

РУДОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА













СЕРГЕЙ ГРАХОВСКИЙ

## РУДОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод с белорусского В. С е в р у к а

Ордена Трудового Красного Знаменя ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА — 1976 С(Бел.)2 Г78 Где она, Рудобельская республика?

Ни на картах, ни в учебниках географии вы ее не найдете. И все же она была, боролась за право «людьми зваться», за свободу, за правду, за сегодняшний нень.

История этого края необычная и героическая: в Рудобелке никогда не было оккупантов, никогда не опускалось красное знамя, поднятое над ревкомом в ноябре 1917 года.

Как же удавалось почти безоруживым крестьянам отстанвать свою свободу от вражных полчини, что не единомуды в развым мундирах и под развыми знаменами пли на Страну Советов? Кто об этом помнит? Кто об этом расскажет?

Героев и участников тех событий остается все мещьше данской войны на Рудобельщине, не все сберегла и людская память. И все же одна из ярких страниц нашей истории не должна быть забыта. Долг наш — восстановить наиболее важные, события полувековой давности, рассказать о невыях шагах советской власти на Полеска-

Так велела мне гражданская совесть. Возникло горячее желание поделяться с нашими современниками тем, что знал когда-то, тем, что открылось мне в настоящее время.

В дегстве в жил неподалеку от Рудобелки. Память сохранила отлях происходивнего, образы героев, участияков тох собитий, факты и грозовую атмосферу гражданков войны. В 1935 году я встречался со многими рудобельскими партизанами, с их отцами и детьми. С тех лет меня вопловала эта тема, и я начал поиски. Удалось отмскать сестру первого председателя Рудобельского ревкома Александра Соловья— Марию Романовир Андрееву. Многие утверждали, что она погибла в 1920 году. А ее собственная жизин достойна взяволюваний повести о мужестве и преданности революции. Воспоминания Марии Ромаповин помогая мне восстановить многие черты характера, понять истоки поступков и подвигов ее братагером.

Много интересного о деятельности большевиков Бобруйщины в годы немецкой оккупации 1918 года рассказал мне бывший заместитель председателя уездного ревкома Петр Михайлович Серебряков. С соратниками Соловья я встречался в Рудобелке, Глусске, Бобруйске, в Минске и Москве. Беседы с товарищами А. Падута, Вл. Шантырем, Т. Володько, Б. Одинцом, Н. Звонковичем, С. Герасимовичем, Ф. Коберником, Т. Жулега, Т. Толстиком, А. Ревинской, М. Драцезо, Г. Агал обогатили меня ценными фактами и характеристиками, взволновали и вдохновили для работы над этой книгой. Нужно было отобрать самое интересное и значительное. Хотелось передать атмосферу того времени, воссоздать характеры, поступки, настроения и мысли героев, рассказать о первых большевиках Рудобельщины, о людях, которые пошли за ними. Я считал своей обязанностью восстановить славное имя и подвиги подлинного белорусского Чапаева - Александра Романовича Соловья.

В годы Великой Отечественной войны рудобельцы с первого же военного часа поднялись на защиту родной земли. В глубоком тылу врага Октябрьский район так и остался советским; здесь проходили партийные конференции, работали школы, издавалась газета «Красный мститель», люди жили по советским законам, над районом развевалось красное знамя.

Былая Рудобелка — нынче обычный городской поселок, центр Октябрьского района Гомельской области. Каждый день приходят сюда поезда, один за другим прибывают рейсовые автобусы, прилетают пассажирские самолеты. Спокойно течет узенькая Неретовка, шумят вдоль улиц старые вербы. Весело и споро трудятся здесь добрые и душевные люди, растут и учатся дети.

О героическом прошлом напоминают только бесчисленные курганы да братские могилы. К ним никогда не зарастают людские стежки.

Работая над повестью, я был вынужден порой отступать от хронологии событий, не всегда придерживаться географической точности, изменить несколько фамилий и создать обобщенные образы, потому что писалась не история,

а литературное произведение на документальной основе. Буду рад, если эта невыдуманная повесть даст мололому читателю хотя бы некоторое представление об одной из героических странии нашего революционного прошлого.



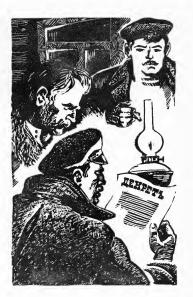



1

В агон покачивало и подергивало на каждом стыке. Поезд еле полз в осенней ночной тьме. Можно было выпрытиуть, забежать в будку стрелочника, напиться воды и снова сесть на свое место, если оно только было.

Как двигался тот состав, чем двипал — трудно понять, однако шел, порой останвавливался, выхтел, посанывал паром — и все-таки двигался, медленио и неуверению, опутню, как слепой. В пескольких закопеченных фонарих мигали и догорали свечки. Никто в поезде не спал, Даже тех, кому посчастивилось примоститься на верхних полках, сои не брал. Один тяжело вздыхали, другие рассуждали вслух:

 От большеники говорят: земля — мужику, фабрики — рабочему. Оно-то так. А как взять эту самую земельку, коли она панская. Распашешь, силу затратишь, семена загубишь.

Семена что? Там, гляди, еще врежут двадцать пять

горяченьких, как тогда у пана Иваненки.

— Э, волков бояться — в лее не ходить. Когда то было. Тогда же слабоду по царскому манихвесту давали, да из рук не выпускали. Сунулись обреаать панскую земельку, а казаки по обоим половинкам как вреаали, так ажтеперь свербят. А нынешвия слабода — наша, бее царя

п без пана. Сам, брат, видел, как в Бобруйске на Казначейской хлопчина один сунул кулаком в рожу городовому, а тот только юшку утер, лахи под пахи <sup>1</sup>— да и ходу.

Да, что ни говорите, мужики, а земля теперь всетаки наша.
 сказал немолодой солдат с пшеничными уса-

ми и перевязанной грязным бинтом рукой.

— Напиа-то наша, а вот бургет ля с нее каша? От вопрос! — сомневался сухонький старичок с реденькой бородкою, нависшими бровями и сморщенным маленькам личиком. На старике — вытергая рыжая свитка, на толго намогалных опучах вое держались лаити. В зубах сопела и свистела маленькая почерневшая трубка. Дед не спорыл, оп волух делался своюми сомпениями.

Гудел весь вагон. За дымом от самокруток не видно было лиц, только шевелились лохматые тени в овечьих

шапках, кожухах и свитках.

К разговору солдата со стариком прислушивался человек в шипели, в солдатских ботниках с обмогками, в фуражке без кокарды. Он сидел в углу, зажав между коленями винтовку; под давкой лежа его вядавший виды солдат из вх волости, потому что знают про папа Иваненко и про то, как мужики в ревятьсог пятом году деляли папскую землю, поминят и казачьи нагайки. Однако ни того ни другого во мраке вагола узнать не мог.

— А где ж, браток, ручательство, что эта власть удержится? — не унимался старик. — Дом Романовых триста оте стоял, а Керенского через полгода сдузо. Говорят, будто в бабской юбке дал ходу. Нет, браток, подождать падо, посмотреть, что из этого получится. А земля никуда не денется, если виравду — паша, то нашей и будет.

Человек в шинели протиснулся к проходу, вгляделся

в старика.

- A не из Карпиловки, дедушка, будешь? спросил он.
- А ты чей же такой, угадчик? Подожди, подожди, лицо, кажись, знакомое. Дед подвинулся поближе: Эге, а не Романов сынок ты, часом? Только который?
  - Глянь-ка, узнал. Александр я, самый старший.
     А я это себе и думаю, не Соловьев ли это. латы-

 <sup>—</sup> А я это себе и думаю, не Соловьев ли это, латышок... Проведать своих или насовсем?

<sup>1</sup> Шапку в охапку (бел.).

- Навоевался и за себя и за тех, кто не родился еще.
   Хватит! Пора за землю браться. А она, дедушка, наша, и не сомневайся. Кровью за нее заплачено, а купчую сам Ленин подписал.
- А ты, случаем, не коптуженный, что ни меня, ни деда не узнаешь? — спросил солдат с перевязанной рукой.
- Ну конечно, Анупрей! хлопнул Александр солдата по плечу. Тде ж тебя, черта, узнаеть: зарос, высох, только нос да усы торчат. Как это тебя угораздило на дурную пулю налететь?
- А-а, такой-то и беды... Культянка эта у меня теперь как пропуск, кому ни ткну — дорогу уступают. Словом, домой. Три года не был. Старикэм надо помочь на ноги стать.
- А я, брат, седьмой год как из дому. Где теперь этот дом, сам не знаю.
- В Хоромпое твой старик с Ганной и Марылькой в самом начале войны перебрались, сказал дедок с жиденькой бородкой. Его пан с Хлебной полины турпул. А сколько он там, бедолага, корчей повыворачивал, сколько конрей повыдрал, земял там теперь как пух стала, а пан его коленом под зад иди куда хочень. Так он у Татальского теперь на гретине 1 перебивается. С сеструхою твоей вдвоем впритись, а сыны за веру, царя и отечество в комах красной кошкой умываются.
- Тенерь-то и я вижу, что это дядька Терешка. Извелись же вы что-то, если б где встретил, так и не узнал бы.
- А то и не диво. Не со свадьбы, браток, еду. Десять месяцев вшей в бобруйской тюрьме кормил. Баланды с таранькой похлебаешь, сухарь погрызешь — и целый день дрова пилишь.
  - За что же это вас? спросил Александр.
- А лихо их матери знает, за что. Набрехал зкопом, то я будто свопов сколько-то там зчиени наиского украл. Таскал, таскал меня урядник, потом в волостной темной с крысами воевал, а он, прод, придет да ножнами сашки так исполосует, что пи стать, ни сесть. А я же ни сном ни духом начего не знал. И как раз перед тем, как Инколам скинуть, упекли меня, выродки, аж на три

<sup>1</sup> Пользование землей за третью часть урожая,

года. Ипператора турнули, дак тех, кто супротив нара говорили в ифиники раскленнали, повыпускали, а мне говорят: «Сяди, ворюга!» Так и сидел. Знал бы, что так обернется, то и вправду украл бы, да не ячиемя, а шпенички хоти бы на затирку!. Большевики, спасибо им, выпустили. Пришем какой-то их главный, черневький, кучерявый, респакнул двери и говорят: «Выходите, говарищи, слабода!» Ленни, говорит, декрет выпустил: земли, значит, мужику, а заводы мастеровым. Это самое и павывается совецкая власть, говорит, а тюрьмы и церкви сроннить, вакит, с землей. Ну, торьмы я бы и сам поджег, а что им церкви мешают? Как говорится, без бога — ци до порота. Без веры человек — как та скотния безорота.

Александр засмеялся. Он положил руку на плечо ста-

рика:

— Церковь, дядька Терешка, — та же тюрьма для души человека. А земли поповской по Росски сколько... Ола же наша, та земелька. На фроите жеребцы гриваетые с крестами в руках горланят, убивать благословляют, на смерть живых соборуют, а за кого? Вот и кумекай, кому тут верить.

В фонаре догорела свечка. Вагоп стучал и скринел, подративая на стыках и стрелках. За окном чернела осенняя ночь. Александр на самой верхней полке заметял новые хромовые сапоти, высунувшиеся из-под офицерской шипели, темный затылок, ухо и лицо, прикрытые щегольской фурамкой без кокарды.

— Какое-то «их благородие» едет в наши края, —

кивнул он вверх.

— Садился какой-то общинанный офицерик, без енпалетов, и путовицы орластые сукном общитые. Ворся бы из Ермолицкой породы. Как защился в Бобруйске, так до самых Ратмирович и не чихнет. Видать, не в свой вагои сел, — ответна старый Герешка.

Поезд останавливался водле каких-то мерцающих фонарей, пыхтел паровоз, съвщавась за окном перебранка осишних голосов. Прошлывало желтое цятно тусклого света, испуганию вскракивал гудок, оцять лецию лязгали колеса, остав покачивался и тапцился во мрак.

В вагоне храпели, почесывались и бормотали спро-

Похлебка из муки.

сонья. Стоял спертый дух разопревших онучей и овчин, дьяюльского самосада и детти. В темпых углах не умоласираатовор о надрелах, о казенном и пенском лесе, мужник спрашивали друг у друга, а надолго ли та «слабода» и не боязно ли делить помещичью землю, чтобы не вышло все это малость погодя боком.

Александр приткпулся на краешке лавки, зажмурыл глаза, но не спал. Ол прислушнавлел ко всему, о чем говорили. Мужицкие тревоги и неуверенность были попитым ему: людим не верилось, что земли может припадлежать им, — паря прогнали, а паны как были, так и остались, и тот же стражник с саблей на боку вышатывал по сачу и не одного такого Теренцку ни за понох табаку законопатил в каталажку. Вот и боятся еще. А они ведь теперь сами — власть. Только открой им глаза, чтобы поверили в себя, чтобы поняли, как все перевернулось в мире.

Александр вспоминал все, что видел и пережил за эту неделю. Неужели только неделя минула? Он взгляпул на свои залубеневшие солдатские ботинки. Казалось, 
на них еще лежит пыль петроградских удиц, а шинель 
пакиет дымом костров, что жили возоле Смольното и на 
площади неред Зимини дворцом. Он бежал по этой плошади вместе о матросами и солдатами, лез через чугунпые ворота, потом по мятким коврам подъмался со стуненьки на ступеньку, все выше и выше, а светло было так, 
что слепило глаза. Потом видел, как матросы выводили 
перепутанымх краспорожих министров в расстетлутых 
сортуках, вицмундирах и наброшенных на плечи пальто, 
как шимряли солдаты по огромным залам, переходам, коридорам, разаскивати самого Керейского.

Ярким светом выхваченные из темноты наплинали воспоминания. Длинные, плумные, заполненные солдатами и матросами корядоры Смольного. Казалось, он и теперь слышит холодимый лязг прикладов и надеодинее бреичание котелков, стук подковок на сапотах идущего на смену караула. Однажды он видел, как из больших дверей, держа в руке длинную телеграфиую ленту, выстания вперед плече. 6, куго разрезая упрутий ветер, стремительно прошел по корядору невысокий с лысяной человек. Все расступались, двавля ему дорогу. Ос кем-то здоровался, что-то кому-то говорил и так, как появился, так же неомиданно компана за выкоской пвервые. Вслеп за

ним набегал, катился шепот: «Ленин, Ленин пошел! Видел Ленина? Это же он!»

Снова нарастал грохот прикладов и шагов. Александр проснулся. Стучали колеса. Напротив спал дед Терешка. Хранели и бормотали во спе мужики и бабы. Прислопияся щекой к железному пруту и ровно сопел Анупрей... Вергенся только на жесткой полке сощинанный офицерик», но, заметив Александра, притих и притворился спяшим.

Александр прижался лбом к оконному стеклу, хотел определить, где они едут. К черному окну примерзла спежная крупа, плыла серая земля, и больше ничего не было вигно.

Он уже не мог уснуть, пока не приехали в Ратмировичи. Пальше поезду илти было некуда — тупик.

Загудел, засуетился, заговорил вагон. Свечка давно догорела. Спросонъв все сгрудились, толкались, тыкались как слепна. Из-под нижних лавок высовывались чин-то ноги, на них наступали те, кто протисивался в проходе, спотыкались и матерились на чем свет стоит. Сверху на головы сползали узлы, котомки, коранны и мешки, высовывались лиди в кожушивах и святках развижения.

- Параска, гле ты там? Мешок мой не v тебя?
- Куда прешь, чтоб тебе повылазило!
- Мирон, вставай, приехали!
- Вот довоевались, что нету и свечки, гнусавил сиплый голос.
- И толчемся как слепые овечки, в лад ему добавила бойкая молодуха.

Скоро все осмотрелись: на дворе синело холодное утро, а в окно вглядывался желтый станционный фонарь.

Александр забросил котомку на плечо, перебросил на другое винтовку и, когда схлынула толпа, подался к выходу. За ним вышли Анупрей и Тереппка.

Подмораживало. На крышах и в бороздах белел первый пенадежный слежок, словно кто посыпал солью землю. После вагоняюй духоты тело била дрожь, ветер пронизывал тонкую, вытертую шинель. Приплось подпоясаться ремием.

Александр осмотрелся: вагоны опустели, в редеющем мраке люди расходились кто куда. Не видно было только офицерика с верхней полки.

Догадываясь, кого высматривает Александр, заговорил пеп:

- Будил этого Ермольчука, а он, холера его матери, ну как околел.

- Где это видано! Ему с нами не по дороге. Пошли, мужики.

Разминая пружинящие комья застывшей грязи, они втроем свернули на тропинку и ходко пошагали через густой ракитник, росший сразу за станцией. Под ногами похрустывала примороженная листва.

Над селом подымались белые столбы дыма, в оконцах мигало неровное пламя - топили печи. Кричали петухи, визжали поросята, скрипели колодезные журавли.

Занималось серо-синеватое осеннее утро.

Все эти звуки, горьковатый запах дыма и пригоревшей картошки, низкое небо и припорошенная первым снежком земля были Александру такими знакомыми и родными. Он вспоминал эти милые сердцу картины в оконах пол Перемышлем, в Пинских болотах, в Нарскосельском госпитале. Они являлись ему бессонными ночами в Смольном, и порой не верилось, что когда-то еще поведется ходить по родным стежкам.

Семь лет он не был дома, семь лет ничего не знал об отце и Марыльке, о доброй и заботливой мачехе. Всех мачех, как повелось, ругают и клянут, а тетка Ганна была как родная мать - четырех вырастила. Его, Петрика и Костика в солдаты проводила. Вспомнилось, как шла за ним по самых Парич, все что-то совала в котомку

и голосила как по родному сыну.

До войны Александр служил в Гатчине, в кавалерийском полку, и время от времени получал от отца короткие письма. Старик жаловался, что тяжело отрабатывать аренду: Костик еще слабоват, Марылька хоть и жалная до работы, а все ж еще мала, и жалко ее запрягать в ярмо, а Петрика забрали в солдаты. Писал, что Рогуля принесла бычка с белой лысинкой и они собираются его вырастить. Батькины письма пахли родной хатой, напоминали детство в Хлебной поляне, тесную землянку на опушке. Тогда еще жива была мать. Статная. белявая и совсем молодая. Отец ее звал Лавизою, Сынок. бывало. поправлял его:

Не Лавиза, а Луиза наша мамка.

- А разве не одно и то же? Лавиза еще легче.

Мать говорила по-латышски, пела латышские колыбельные песпи и расскаямывля детям сказки далекой Курлиндип. Иногда заходил навестить дочку и дед. Высокий, малость сутулый, усатый Кришан Якипевич. Он вямой и летом посил безрукавку из ковьей шкуры. Садился на порого мрачной землянки и могча курил. Видно, госковал по своей родной Курляндии, жалел, что дочку смолоду обленили дети, что бьется она от темна до темна на папских выкубках, а постатка и стастья и блияко не видать.

Старый Кришан уважал своего зятя Романа за трудолюбие, честность и трезвость. Любил он и внуков, только какой-то сдержанной, скрытой любовью.

Александру вспомнилось, как вечерами у огонька батька катал хомут или уздечку и рассказывал детям про свою молодость, про то, как сразу после жепитьбы отправылся к навскому управляющему Гапсу Христофоровачу Мухоло сказать, что хватиг ему и Лумае батрачить. Он попросил на первое время за отработки, а как разживутся, в авещу клочом земли.

— Зэмля нужно сделат, — ответил сухопарый немен. Роман не понимал, как можно «сделат» землю, и только молча моргал.

Рубит лес, вырывайт кории, как его, пэньки, пэньки. Там — ээмля, хлебный ээмля, будэт хлебный поляна. Понимайт?

Так и договорились. Роману за болотом отвели кусочек поса. Вивосе с молодой женой выкопали землянику, накололи плашен, обложвли вми степы, слешки печь вз тлин, словей корой и дерном пакрыли крышу в стали житы. Валили соспы, жилы валежинк, ходили закопченвые и оборванные как черти. Подсекали, окапывали и выдирали ини и каждый клочом лестой чустоин лопатмы вскапывали по нескольку раз. Плут ведь в эту переплетенную кориями залежь не вкопышь. А осенью посели пуда три жита. Первые четыре года, пока корчевали, Мухель ареплем не брал. На пятый год Роман собирал и колейке, по грошу, чтобы отдать Мухелю пятьдесят рублей, на шестой — стол в ак сельмой — все полугом сотим.

Шагая по обочине, Александр смотрел на занидевелые луга и тронутые ледком болотца, на дальние и близкие леса и думал: «Теперь все это наше». С ним поравивлся дядька Терешка. Видно, старику не терпелось поговорить за беседой и дорога короче, да и идти веселей. Он кивнул головой на тощий солдатский мешок, что мотался за Александровой спиной:

 Служил, служил, говоришь, хлопче, воевал, воевал, и в Питере был, а суму пустую домой несешь.

Тут, дедуля, такое богатство, что ему и цены нет.
 Его на всех хватит.
 Терешка подбежал поближе, огляделся и шепотом

спросил:
— Неужто золото?

Александр только усмехнулся.

- Может, и правда в царских покоях наотколупывал? Там же, не иначе, и завесы и задвижки золотые. Отодрал бы с десяток, вот и было бы на размяну. Брешут или правда, что у царя Николая горшок поганый и тот из золота был?
- Брешут, дед. Все золото Николашка на снаряды перелил да на генеральские кресты...

А ты коть какой крестик заслужил?

Заслужил... Хорошо, что не березовый. Два Георгия, четыре пули и три медали заработал. Вот и весь мой скарб за семь лет царской службы.

Дед Торешка отстал в пошел спедом. Оп все поглядывал на замасленный солдатский мешок в думал: «Никто в не раскумекает, какое богатство человек несет. Не даво, что в ружье с собой взял. Приведись что, так и отбитаесть чем. Ау меня? Пригоришно вшей яа волю несух, горбу опучей да арестантскую миску с кружной. Не оставлять же добро в пустой камере».

Шли молча, ветер пронизывал насквозь, хлопал полами шинели, сек по щекам мелкой колючей крупой.

киной печи и крепко заснуть под пение сверчков и говор ветра. Но все это было таким далеким и недосигаемым, что не хотелось папрасно бередить душу, Теперь он наконец дал волю своим думам.

У каждого человека есть потребность время от времени вспоминать свюю жизнь, начиная с детских лет и до сегоднящието дия. Одни умеют складию расскавывать о пережитом, есть мастера приврать, да так, что и сами верят в го, чего никогда не было. А люди, скупые на слова, меряи дальние версты или трисись в телеге, молча вспоминают прошлое, думают о том, за что приниматься автра, как жить дальне. На то и человек, чтобы думать.

По дороге домой вспоминал Александр Соловей свое детство и молодые годы. И так все отчетниво оживало в памяти, что порой казалось: а не вчера ди это было?

Оп видел Хлебную политу — клочок вемли, раскорчеванной отцом и матерыю среди дремучето неса. Жальчонкой он боялся волков и привидений, что китикали то совой, то хрипели корппунами. Потом решился и пошел по землиничным пригоркам, по грибным опушкам, по жесткому брусинчнику и багульнику. Лес был тавиственных и ласковый. Вспоминалась бесклебнид по веспе, недороды и нехватки. Только никогда не слышал оп в своей хате ин упреков, ни ругани. Когда кое-как сложили хату и малость обиклись, батька выписал газету и вечерами читал вслук весё семье, хотя мать и опц, малые, плохо понимали то, что оп читал: все, кроме отца, разговаривали на языке матери.

Когда-то в Рудобелку из Курляндии переехало семой сорок латышей. Одни были батраками у пана Иваненки, другие арендовали такие же выгубки, как и его отец, треты болдариячали, столярничали, работали на випокурпе или на мельницах.

Осенью арендовали латыши полхаты, и старик Трейзин начал учить детей. А по воскресеньям сюда собирались мужики и бабы чтобы помолиться богу.

Четыре зимы проходил в эту школу Александр. Ол хорошо читал и писал, складивал и умножал, но больше всего любыл книжки о растеннях. Их давал ему учитель и часто говорыл: «Вырастень, выучинься и будень агрономом». Александр и сам мечтал открыть секрет, чтобы земля хорошо родила, чтобы не было недородов, чтобы не цухди от голода деги. Ему так хотелось надуть выпа и собирать на своих вырубках столько жита и бульбы, что ни Мухелю, ни Иваненке и не снилось.

Только где там ему было до того агрономства!

Надорвалась, ворочая колоды в лесу, мать. Помучилась середелю и сторела как свечка. А батько только что выплатил арелду, и в хате не было ни гропа, чтобы навять попа и отслужить молебен по покойнице. Не было ни копейки и у деда. Пришлось упросить отца Серафима, чтобы
коть за отработки проводил несчастную на вечный покой.
Потом всю весну Александр нахал и бороновал поповские
десятины.

Ему стало тоскливо и горько от этих восноминаний. Он повернулся назад, дождался, пока догонит Терешка, и спросил его:

- А Прокон Гошка еще живой?
- Это который Прокоп, не Пивовар ли?
- Ага, Пивовар, улыбнулся Соловей.
- Никакое лихо его не берет.

Александр спова ходко заплатал и вспомивл, как когда-то Прокоп на своем хуторе на крестны варап инво. А оно так разбушевалось, что вышибло шиунт. И надо же было случиться, что от шиунт вревал как раз Прокопу в лоб, да так, что, бедолага, аж скорчился. Полдня несчастного отначивали. Обо всем этом написал Александр инсомицию в послал в Риту, в латышкую газету «Эрена Кара» ! Череа несколько недель пришла та газетка в Ру-добелку, прочли спачала латыши, а потом пересказывали каждому рудобельду. Ну и порвали тогда мужики животы над Проковом. С тек пор и пошло— Пивовар и Павовар. Аж до сих пор не позабыли, и детей, не иначе, пивоварами называют.

Когда наступил рассвет, поднялись на холопеничский мост. На берегах поседел нескошенный ситник, дрожал на голой лозе продолговатый красный листок. Бурлила темная вола в воловоротах.

Остановились передохнуть. Александр поставил возле перил винтовку, вытащил кисет и стал угощать фабричной махоркой.

Старик долго чмокал трубкой, пока не раскурил ее, потом присел на брус, прижмурил хитроватые маленькие глаза и начал расспрашивать:

<sup>1 «</sup>Ежедневный листок» (лат.).

— А скажи ты мпе, Лексапдра, кто же теперь нами комапдовать будет? Цара сквирули, милистров разогнали, эптот аблакатик, говоришь, в зобке задал деру. А без головы да без узды народ, как стадо овечье без барана, разбредется кто куда. То как же оно будет? Без власти, браток, неправычно.

— Власть, батька, у народа теперь. Советы всем будут заправлять. Рабочие, крестьяне, солдаты избирают святх лепутатов, те собиряются и решают, как педо вести.

Советы теперь всему голова.

- А кто же будет самым главным над Советами, чтобы слушался народ, а часом, н... побанявляся. Тъв, брат, анаены, что дай человеку волю, то и начиется — что хоту, то и ворочу, сосед с соседом нереграмется. Скажем, тебе захочется отхватить лучший кусок панской земли, а оп и мне приллянуася, вот и склатныся за грудки, дубний не разгопины. Не-ет, браток, власть нужиа, чтоб порядок был. — И сталик смал гованый жидинстый кулак.
  - Для того большевики и революцию делали, чтобы

мы сами хозяевами над всем были.
— А кто они, те большевики, скажи ты мне, хлопец?

 — А кто они, те оольшевики, скажи ты мне, хлопецт Все сышишь, большевики, большевики, хотя бы на одного поглядеть.

— Ну, смотри на меня, дед.

- И на меня, разгладил пушистые усы Анупрей.
   Терешка похлопал глазами, посмотред сначала на од-
- ного, потом на другого, словно видел их впервые, поднялся, забросил на плечо котомку и первым сощел с моста. — А я тогла кто? Меньшевик? — огрызнулся он.

До дому оставалось верст восемь.

## 2

Хугор Сереброи стоял в лесу, словно в венке. Вокругнего было волок <sup>1</sup> десять обработанной и хорошо ухоженной земии. Посреди сада — большой дом под оцилнованной крышей, через дорогу — коровник и длинный амбар на тесаного бруса.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Мера земельного надела (бел.).

К крыльцу подкатил возок. С него ловко спрыгнул тот самый «общипанный офицерик», которого так и не добудился Терешка в Ратмировичах. Он дождался, пока все вышли из вагона, забрал свой чемодан и пошел искать подводу, чтобы добраться до дому. Долго торговался с упрямым дедом, какими деньгами ему платить. Николаевских тот не брал, думских и керенок за деньги не признавал и все повторял: «Вот если бы золотом, то можно было бы и подвезти. Это ж верст двадцать, а то и больше булет».

Еле уговорил его Казик Ермолицкий и все-таки добрался до отчего дома. Он отряхнулся от соломы, взял

чемодан и молча двинулся к калитке.

Из будки выскочил здоровенный рыжий волкодав и, бренча цепью, рванулся навстречу Казику. Казик отпрыгнул и прикрыл калитку. Пес становился на дыбы, скаля острые желтые клыки, бросался из стороны в сторону, ошейник подымал на загривке жесткую щетину.

- Пират, Пират, что ж ты, дуралей, своих не узнаешь! - улещивал его Казик. Это был не тот Пират, которого он когда-то растил шенком, а другой — здющий и огромный. Но Казик знал, что всех собак, появлявшихся в их усадьбе, отец не называл иначе как Пират.

И Пират вильнул хвостом, перестал бросаться, хотя

все еще рычал и скалился.

В окне показадся кто-то в белом платочке, выглянул и исчез. Но из дома никто не выходил.

Пират рычал и метался у самой калитки. Стоило Казику только взяться за шеколду, как пес становился на дыбы и заливался лаем.

Хлопнула и широко открылась дверь, на крыльцо вышел отец. Показалось, что он стал пониже, раздался в плечах, совсем облысел.

 Пират, на место! — Пес подобрался и нехотя полез в будку. - Что васпану 1 надо? - спросил старик, не сходя с крыльца.

Не здесь ли живет Андрей Ермолицкий? — захо-

телось пошутить Казику.

 А, чтоб тебя бог любил! Неужто сынок! Анэта, слышишь! Бегом сюда! - И старик бросился навстречу сыну.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ваше благородие (польск.).

Он щекотал Казикову щеку колючей бородой, скватил тяжелый чемодан и понес на крыльцо. Вытирая о фартук руки, навстречу бежала мать. Опа скольякими губами ткнулась сыну в лицо, всхлипнула и утерла фартуком слезы.

А, дитятко ты мое! Дошли материнские молитвы

до всевышнего! Хвала богу, что целый вернулся!

В домо все было так, как и до Казикова отъезда. Стояли два огромных, окованенк железеными полосами сундука, источенный шашелем комод, длинный дубовый диван. Только фикусы разлопущились и позаслоняли окна. Мать бегала в кладовку, сустилась у печи. На тревоге шкварчела инчица, отец нарезал темно-красную, хорошо прокопченкую поледияму.

Казик в исподней рубахе плескался и фыркал над большим медным тазом, взбивал рукою густые каптано-

вые волосы, подкручивал короткие усики.

— А где же Гэлька? — вспомнил он о сестре.

— От свихнулась, дурняща. Някакого сладу с ней нет. Может быть, ты вразументь. И уже и вожнами грозился, и замуж котел за Неверовицика отдать, так и слушать не хочет. Влошалась в нашего батрака. Может, поминшь Изван Концрагова из Ковалей? Последний из голодранцев, а собою видный, и не лодырь. Хотел протиать его еще до Юрьева дин, так, не поверищь, вачалист такие слезы: «И повещусь, и утоллюсь...» Чего доброго, думаю, и правда руки на себя, дура, наложит, срама ве оберешься. И так всем наше добро глаза колет. А сегодия

Казик помрачнел. Сестру он оставил голенастым подростком, а тенерь, выходит, — барышия. Хигрюга, видать, этот батрачом — задурял ей голову, а сам на батькин хутор зарится. Думал, больше наследников нет, живым хотел похоронить.

с утра на мельницу вместе поехали. Как знал, что крупчатка на блинцы понадобится?! Это же такой гость же-

 Батрака этого чтобы и духу здесь не было, — отрезал Казик, — а боитесь — я сам с ним справлюсь.

Помогай тебе боже, сынок.

ланный и нежланный.

Мать расстелила насхальную холщовую скатерть, расставила тарелки, принесла запотевшую бутылку вишневки, достала с полки приземистые граненые чарки.

Сына посадили в красный угол под образа. Рядом с

Николаем чудотворцем висел портрет «императора и самодержца всея Руси Николая Второго». Казик сидел, расстетнув мундир. Отец, наливая чарки, не сводил с сына глаз.

- За его императорское величество и всю парскую фамилию! — поднялся Казик и осущил чарку. Старик не догадался встать, выпии рюмку, крякнул и поднес к носу кусочек клебного микиша.
- Сердитая, холера, спиритус из панской випокурни.
   Старик подцепил вилкой толстый розоватый кусок сала и начал жевать.

Мать только пригубила рюмку и выскочила на кухню.

— Так что же это будет, скажи ты мне, Казичек?
Как жить булем дальше?

— А что? Жить будем так, как жили.

— Катавасия, сынок, какая-то начивается. Не разобрать что к чему. Рудобельские голодраны брешут, что уже и Керепского скинули. Деньги ж теперь какие будут, скажит ты мие? Катеринки ласиули, керепками — хоть подотрись, а я ж и те и энти берегу. Пойдут, быть того не может, неше в какой цене булут.

 Керенский Александр Федорович проспал Россию императрициных перниах, и деньжонки его можете спустить, пока не все зават. А государь вмператор още покажет себя. Генералы раздавят это грязное быдло. Силу собирают большую. И нам здесь нечего в шанку дремать.

Старик наполнял чарки и не пропускал ни одного слова сына: уж он-то все знает. Офицер! Не раз, видать, на собраниях вместе с генералами сидел, слышал, что умные говорят.

Мать хлопотала возле стола и не сводила глаз с сына. Даже не верилось, что это тот самый Казичек, что золотухой страпал и шеглов осенью на коноплю ловил.

 Где ж теперь наш страдалец царь-батюшка с наследником, Александрой Федоровной и великими княж-

нами?.. Неужели правда в тюрьме?

— Все это выдумки большевистские, мама. Его так схоронили, чтобы неикто и не узнал, и переправили во Францию. Там он живой и здоровый. Как только раздавим большевистскую нечисть, «помалуйте, ваше императорское величество, занимайте престол». Вот тогда заживем. А с этих «товарищей» шкуру будем на барабаны натигивать.

- Что же ты, опять нас оставить собираеться, Казичек? встревожилась мать.
- Разве здесь нет этой погани? Ехал со мной в поезде сынок Соловья с каким-то рудобельским ворокого. На слушался в як! Вот и будем душить, чтобы кровью умывались. Вешать сволочуг надо. Этот наверняка декретишек большевистский приволок. На землю чужую зарист. св. Три аршила им отмерим и осиновый кол загоним.
- Правда твоя, сынок. Эти рудобельские голодранцы еще в японскую войну бунтовали. Землю панскую тогда собрались делить, два амбера в панской усадьбе сожили. Ну ж и врезали им тогда казаки, и теперь чешутся. А самых отпетых в Сибирь упекли, откуда и коршун костей пе принесет. Дай им только волю, так они из глотки вырвут.

Выпили еще по рюмке. Казик жадно ел и нахваливал ветчину. Мать все подсовывала и подкладывала ему куски пожирней. Он потянулся до хруста в костях и, пошатываксь встал из-за стола.

- А теперь спать.
- Я тебе уже постелила, сыночек, иди в горницу.
   О том, что я дома, никому ни гугу. Если кто видел,
- О том, что я дома, никому ни гугу. Если кто видел, скажете — на денек заскочил и снова в часть уехал. А батрака этого... Чтобы и духу его здесь не было! Неровно ступая, Казик отправился в горинцу, покрях-

тел, стаскивая хромовые сапоги, и вскоре захрапел. Андрей Ермолицкий низко склонил голову, уставился

в половицу и долго еще думал обо всем, что говорил сын. Пальцы нервно катали маленький хлебный шарик.

Слышно было, как шашель точит старый шкаф.

## 3

Издалека увидел Александр дым над трубою винокурн, вершины старых лип в панском саду — все то, что видел семь лет назад, когда шагал в Паричи призываться. Только раскустился при дороге ракитник, вытянулись волчки на песчаном пригорке.

День стоял серый и зябкий. Поля припорошил легкий снежок, только рыжели стежка, протоптанная клеточками лаптей, и колеи, полные мутной воды и тонких потрес-кавшихся льдинок.

Вот и большой панский сад. Опавшие листья аккуратно сгреблены в кучи, на них навалены сухие сучья. Не иначе — собираются жечь. Железыме ворота на красных к кирпичных столбах запертых, дорожим, верхицая и нанским хоромам, тидательно подметена, в окнах белеют тяжелые шторы.

Выходит, что адесь ничего не изменилось: пароконки везут к винокурне длиниме скрыни с картошкой, тащатся батраки, дурманит острый запах горичей браги. Чувствуется, по-прежнему всем комащует панский управляющий. У него теперь новый хозяни — зать бывшего царского камергера барон Врангель. Господа дрожат и прячутся гдето о бурлящем Иетрограде, а здесь ухаживают за садом, подметают дорожки... Видать, и пе знакот рудобельцы о том, что теперь опи всему хозяева, что и папская земля, и винокурия, и дворен этот, и сама усадьба — все привадлежит им. «Неплохую школу можно организовать в этих покоях». — подумаюлсь Содовью.

Когда минули мостик через Неретовку, хлопцы распрощались с Терешкой и попли улицей, обсаженной старыми потрескавливмися вербами. Из окон маленьких хат выглядывали женщины, останавливались и долго смотреля вслед соддатам дети. С крылечка сбежала молодица в разорванной на плече кофте, с закатанными мокрыми ру-

- Солдатики, а солдатики, может, что про моего слыхали! Ковалевич Амельян зовут его. Вот оставил полную хату детей, и хоть удавись тут с ними, а о самом ни слуху ни духу.
  - Солдаты остановились. Посмотрели один на другого.
- Нет, Параска, не слыхали ничего про твоего Амельяна.

Женшина всплеснула руками:

— О, боже ты мой, не Ляксандр ли Романов это? И Анупрей, не иначе. Аво-о-ой! Хвала господу, что хоть живые, с руками да с ногами возвратились. А мой уже, видать, где-то земельку парит. Ой, несчастная моя голосила женщина так, как, наверное, голосила не раз, вспоминая своего Амельяна. — На побывку приехали или насовсем? — утирая слезы, всхлипывая, спрослыя Параска.

Отвоевались, хватит, — вэдохнул Анупрей.

- А винтовку зачем приволок? Неужто еще не нанянчился с нею? Привык. Пусть будет, может, еще пригодится, —

усмехнулся Алексанлр.

 Не плачь, Параска, если жив, вернется твой Амельяя

Дай бог! — И побежала во лвов.

В конце Карпиловки Анупрей остановился:

 Мне сюда, — и протянул Александру руку. Что дальше, большевик, делать собираешься? —

спросил Соловей. - Что все, то и я, советскую власть будем устанав-

ливать.

- А винтовку почему не прихватил? Тут, брат, революцию еще только начинать придется. Так что не очень к бабе присыхай. Приходи в волость. Соберемся, потолкуем, с чего начинать. — Соловей поправил на плече винтовку и зашагал, шелестя опавшей листвой.

На волостном крыльце старой вывески с двуглавым орлом не было. Это пришлось Александру по душе. Он полнядся по ступенькам и вошел в большую пустую прихожую. В уголке на длинной лавке сидела старая женщина и жевала кусок подгоревшего блина.

 День добрый, тетка! Эге ж, здорово, служивый! — ответила она.

Кто же здесь теперь правит нами?

- А бог их разберет, кто правит. Наши, перевенские, сказывают, что Прокоп с Максимом Левковым, Коли тутошний, то должен знать.

— Это же который Прокоп?

 Зубаревичский, Молоковича Дениса сынок. Там они все, у них и спроси. - Она показала на дверь, за которой раньше сидели писаря; оттуда слышны были приглушенные голоса.

Соловей широко раскрыл дверь, поставил в угол винтовку, долго пожимал и тряс руки всем, кто был в комнате, заглядывал каждому в глаза. А здесь их было человек шесть. За канцелярским столом с отодранными, завернувшимися вверх уголками зеленого сукна сидел высокий с русым чубчиком, спадавшим на лоб, Прокоп Молокович. Рядом, с бумажкой в руке, стоял чернявый и тонкий Максим Левков.

 Присаживайся, рассказывай, господин унтер, кто ты и что ты есть, — насупил брови Прокоп. — Знали тебя как известного нашего горемыку, а теперь не разберешь, кого куда мотнуло.

Сейчас доложим.

Александр расстегнул заношенную солдатскую гимнастерку, запустил руку глубоко за пазуху и долго копался, прежде чем достать что-то из потайного кармашка. Вытащил потертые картонные корочки и подал Молоковичу.

Все присутствующие следили за его лицом. На Проконовом лбу разглаживались морщинки, постепенно круг-

лели щеки. Он дочитал до конца и сказал:

Теперь все послушайте:

«Пролетарии всех страи, соединяйтесь! Бобруйский уком РСДРП(б). Мандат, Товарищ Соловей А. Р., член партип большевиюв, направ-

товарищ Соловеи А. Р., член партии оольшевиков, направляется в Рудобельскую волость для организации волревкома, создания советских органов и проведения политики партии большевиков.

Председатель укома.

Секретарь».

Расписываются так, что не разберешь. Однако печать стоит.

— A ты его господином унтером обозвал, — засмеялся Левков.

— Это еще не все, — подиялся с лавки Соловей. Оп сиял с плеча мешок, долго развизывал лямки. Вытапцил сверток, заверпуткій в бумагу. Молоковач зубами разорвал суровую нятку и разверпул на столе большое красное полотивище.

Дедок в вислоухой заячьей шапке хихикнул из угла:

Эх и юбка будет Прокопихе!

Не балаболь, дед, и абы что, — разозлился Молокович. — Теперь у нас есть сеой советский стиг. — Оп разгладил огромной ладолью полотинице: — Завтра в эту же пору соберем все обчество на сход. Надо наказать по селам чтобы пихолими.

Ковалевских я приведу, — сказал Максим.

Сконфуженный дедок пообещал передать руднянским, остальные мужики взялись сообщить в Карпиловку, Лавстыку и Смугу.

 Теперь рассказывай, чего хорошего на свете слыхать, — попросил Молокович.  Надо же как-то к своим добраться. Говорят, они где-то в Хоромном обосновались. А завтра утром приду, тогда и поговорим.

## 4

С утра немного потеплело. Отошла земля, стаял первій слабенький спежок, только кое-тде еще белели бороздім и придорожиме канавмі, с ветвей, кустов и деревьев каплями стекала талая паморозь. Сквозь пнякие лохматье тучи полом пробивалось и вновь скрывалось солице.

По дорогам, по стежкам, протоштанным в поле, напрами через огороды и перелазы шли мужики, жепщины и дети. Жепщины нарядились в праздинчиме напевы, лапти обули на беленькие холщовые опучи, а у кого был — натагрил залубешевшие высокие ботники на путовицах, повязали яркие платки. Шли к волости, как на престольный праздинк.

Куда это так вырядилась? Ну, как на пасху? — спрашивали друг у друга соседки.

 Сама кашемировку повязала, а еще прикидывается, что ничего не знает.

— Что же там, в волости, будет?

Поглядим. Что-то ж скажут.
 Мой балаболил — землю делить будут.

А где ее взять, чтобы делить?

- Романов сын с хронту пригез.

- Разве ж что в котомке.

Перебрасывались вопросами и шуточками и шли из Ковалей и Карпловик, из Рудни, леспых хуторою высселков. Из Хоромного шли втроем: Ромаг Соловей, Александр и его сестренка Марылька. Старик с утра побрился, надел новую домогканую свитку, натяпул фуражку с лакпровантым козирьком.

Они проговорили с сыном почти до рассвета. Роман несколько раз перечитал «Известия Центрального Исполпительного Комитета и Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Денугатов» и листовки, напечатанные на тонкой бумате.

- Что же теперь будет, сынок? допытывался старик. — Говоришь, землю раздадут мужикам. Да разве эти кровососы так ее отдадут? Гатальский глотку перегрызет за свое.
- В том-то и фокус, батька, что не их она, а наша. Кто сеет и пашет, того и земля... На то и революцию делали, и умирали, чтобы живые по-человечески, по правпе жали.
- Я, сынок, думаю, что повоевать еще с ними придется, крови немало продить, пока нашей она станет.
- И повоюем. Воевать мы научены. Царя скинули не испугались. Керенскому по загривку дали и с этими управимся.

Марылька еле поспевала за братом. Ей хотелось идти рядом, глядеть на его обветренное лицо, тонкие усики, нос

горбинкой, темные, глубоко запавшие глаза.

Как он изменился за эти годы: встретила бы где-инбудь и не узнала бы. Свой, близкий и какой-то чумой, так мало знакомый. Если и вспомивался равыше, так только такой, каким он был до призыва: послушный и ласковый. Инкогда не прекословил отпу, пакал с ним и коска, мотыжка землю на вырубках в Хлебной поляне, а когда вытантунско и набрались ски Петрик с Костиком, на луг с отпом шаган три коста. Петрик с Костиком, на луг с отпом шаган три коста. Петрика Марылька инкогда больше не уэндит. Вспоминла брата, соленый комок подступал к горлу. А был же такой красавен и весслычки Смастерал ей, маленькой, возок и на поле, на жинию возил дили. А теперь и могилки его нигде не пайдешь. Она вытерла слезам.

— Ты что, Марылька? — глянул на нее Александр.—

Может, обидел кто?

— Да нет, ветер в глаза.

Возле волостного правления толивлся народ, Слояли кучками, разговаривали. Мужчины дымяли на крыльце. Вабы в красных, зеленых и синих наневах сидели и стояли в сборие и во дворе. Рассказывали, когда чак буренка отелится, кто сколько капусты нашинковал, бульбы забур-

 Гляньте, гляньте, бабоньки, Роман с сыном идут, сыпала скороговоркой Параска.— Справлялась вчера у него про своего Амельяна, думала, может, встречал где.

 Война великая, а людей, молодица, как мурашек. Где ж тут найти твоего Амельяна, - вздохнула высокая, худая, с седыми прядями женщина. - Троих сыновей отдала, как в воду канули. Германен ерапланами губит и, говорят, дымом каким-то смердящим травит.

Роман остался с мужчинами, Марылька побежала к девчатам, Александр поздоровался со всеми и скрылся за дверью.

А людей все прибывало и прибывало. Уже двор был полон, стояли на улице, сидели, кто где примостился. Ждали, что им скажет Романов сын. Это же из самого Петрограда приехал, свет повидал, законы какие-то новые привез, землю, слух прошел, раздавать будет по тем большевистским законам. Про войну, разрази ее гром, что-то скажет.

На крыльцо вынесли стол. Все сгрудились поближе. Задние вытягивали шен, мальчишки в облоухих отцовских шапках, в мамкиных кафтанах с закатанными рукавами позабирались на заборы и всматривались в темный проем открытых дверей.

Идут, идут! — закричали ребятишки.

Вперед вышел Прокоп в домотканом суконном френче, перетянутом широким ремнем, в высокой соллатской папахе, сбитой на затылок. Он поднял руку. Стало тихо.

- Граждане и все опчество! выкрикнул он. Вы знаете, что кровопийцу-царя народ еще после рождества турнул с престола, а в среду, двадцать пятого числа, и Керенского с его сворой погнал взашей. В Петрограде рабочие, солдаты и матросы отобрали власть у панов. Теперь большевики всему голова. Это, мужики, самая наша власть и есть.
- А кто они, те большевики, скажи ты нам? выкрикнул кто-то из толпы.
- Большевики?.. Как тут понятней сказать... Прокоп малость помолчал. — Ну, это люди, которые хотят, чтобы горемычный народ по-людски жил, чтоб землю всю раздать мужикам, а заводы и фабрики — рабочим, чтобы войне конец положить... - И, смущаясь, понизив голос добавил: - Ну, вот я - большевик, и Максим - большевик, и Лександра Соловей — большевик, Анупрей Прапеза и Левон Одинец. Это только злесь. всей России большевиков много тысяч. Так я и говорю, Бобруйский уком партии большевиков прислал то-

варища Соловья, чтобы он все растолновал что к чему, как жить дальше и вообще... Говори, Романович.

Соловей приблизился к собравпимся. На нем — суконная зеленая гимнастерка с большими карманами, на голове — солдатская фуражка. Фуражку он снял, обвел взгляпом люпей.

- Товариция! впервые услышали это слово мужики и женщивы. До этого никто к ним так не обращался. Тола глухо загудела. Товарищи, новторил Соловей. Не все, видать, еще знают, что Временное првытельство наложено. В Петрограде власть взяли рабочие и крестьяне, создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Тут спращавали, кто такие большевики и чего они хотит. Мира хотит, справедливости и добра тем, кто спану свою гнул на павов и фабрикантов. Нету теперь больше господ. Каватит, попавовали!
- А куда ж они подевались? Разве что нечистый уволок! — выкрикнуда из толпы какая-то тетка.
- Эте, детки, никакая холера не возьмет. Командуют. А прискачет затек панов, Врангель этот, опять мужикам задницы исполосуют, — добавила стоявшая рядом пожилая кобета <sup>1</sup>.
- Товарищи женщины, —поднялся Молокович, угомонитесь немножко, дайте сказать человеку.
- Привыкли языками куделю трепать, загудел глухой бас.

Стало тихо. Соловей продолжал:

— Теперь у нас советская власть. Что это апачиту Собираются гуртом рабочие, крестьяне, солдаты и совет держат, как лучше всякое дело вести. Нашел Совет управу та царя и на министров временных, и барона Врангеня его доля не минует, уж это будьте спокойны, товарищи женщины! Но гольми руками панов не возьмень. Кому охота отдавать мужницим мозоейм нажитос? Так что революция победила, а воевать еще придется — с панами, дарскими офинерами и хуторской шлахтой. Копи у кого оружие есть, попридержите, а нет — добудьте. Опо нам еще понадобится. А сейчас, товарищи, я прочитаю первые законы нашего рабочего и солдатско-крестьянского правительства. — Он развернул доводьно большую газету

Замужняя женщина (бел.).

и сложил страницу, чтобы сподручней было читать: — «Декрет о мире, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьинских Депутатов 26 октября 1917 года.

Рабочее и крестьянское правительство, солданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает всем воюжицим народам и их правительствам начать пемедленно переговоры о справедливом демократическом милов.

— Каком, каком, ты сказал, мире? — перебил высокий мужик с трубкой в зубах. — Может, это выходит нас под германца отдать?

— Нет, дядька Кондрат, де-мо-кра-ти-че-ский — это такой, чтобы народу хорошо было, — успокоил его Александр. — Дальше обо всем написано.

Он дочитал декрет до конца. Толпа загудела, зашеве-

Запричитали женшины:

- А дай же боже, чтобы этому убийству конец пришел! Будь воля господня, то и мой сыночек вернется, живой бы только был.
- Папка вернется, папка верпется, покачивала на руках девчурку молодица с глазами, полными слез.

Загудели мужики:

- Слыхал, замирение на три месяца, а там договорятся совсем не воевать.
- Башковитые эти большевики. Глянь, как складно описали.
- Хоть и не все сразу раскумекаешь, а, видать, чистая правда.
   Когла слегка поутихли. Соловей заговорил вновь:

— Й еще, товарищи, один самый важный для нас, мужиков, декрет. «Декрет о земле, — начал читать он, — Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов (принят на заседании 28 октября в два часа ночи). Первоеl — Ои помодчал. В толие стало тихо, словно на площади никого не было. — Помещичых собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкуна... Второеl — еще громче проявнее Соловей. — Помещичы имения, двямо как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их женным и могрямы индеитарем. Усладобными постройками

и всеми принадлежностями переходят в распоряжение во-

лостных земельных комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного собрания...»

Он читал о том, что запрещается какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныве всему народу, что право частной собственности на землю отменяется навсегда, что землю нельзя ни продавать, ни покупать, ни сдавать в аренду, что земля переходит в пользование трудащихся на ней. И закоччял:

 «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов (Ленин), 26 октября 1917 года».

Заволновалась, загудела толпа, заговорили все разом.
— Когда делить начнем?

Когда делить начнем:
 Сколько на душу выйдет?

— Панских лошалей напо разлаты!

— Это точно! Хотя бы дров привезти.

— А кормить чем будешь?

— И сено отнимем!

Молокович постучал ладонью о стол.

— Бабы, мужики, угомонитесь вы! — попробовал он перекричать вобупораженных, галдинцах людей. Но толпа не успоканвалась. Все вместе собрадись внервые и услышали такое, о чем вчера еще и во сие не мечтали. Один поверяли в новые заковы и уже представляли свои наделы и доброт коне и занской коношини, другим не верялось, что такое может быть: парь бы написал такой за- коно, и то не каждый поверял бы, а то какой-то Совет! А что он может? Есть ли сила у него? А кто подчинится этому Совету.

Александр Соловей поднял руку. Слова его заглушал говор толпы, но постеценно становилось тише, наконец

умолкли и последние голоса.

- Здесь спращивают, что к чему и поскольку земли давать будут? К веене поделям папскую и шляхетскую, чтобы отсеться. А чтобы все по-людски сделать, по закону, по совести, должны мы выбрать свою власть— волостной революционный комитет. Выбирайте тех, кому верите. А кто сказать хочет, так выходи сюда, на крыльцо.
  - А что там говорить? послышались голоса.

— И так ясно!

— А я вот что скажу, — начал протискиваться вперед черный худой старик.

- Что он там скажет?

— Снова о турецкой войне будет байки плести.

Пусть говорит!

Толпа начала расступаться.

Дед поднялся на крыльцо, снял вытертую овечью шап-

ку, скомкал ее в руках.

— Что Советы написали, все это хорошо. Без земли мужик, вроде рыба без воды, подохнет. А вот почнем делить земеську, к каждый захочет урвать себе загот и поболе и получине. Спештимся за чубы, колами головы одному расчешем. Правду говорю, мужикий? Следовает, надо кого-то одного слушать. Сказали, волостной, как его там, энтот самый микитет пужек. Жай будет микитет, только чтобы голково смикитил. И еще вам скажу на свой невеликий разум: лучшего чем Лександр Ромавов нам ве найти! Что до грамоты или до справедливости, одним словом. совестный человек. Нехай булет Саловей!

Он натянул треух задом наперед и под согласный ронот толны спустился с крыльна. За столом полнялся

Прокоп Молокович.

— Кто за то, чтобы председателем ревкома был Соло-

вей Лександра, поднимите руки.

Тут же взметнулись вверх сотни обветренных, покрас-

невших ладоней, и в толие разом заговорили.

Пускай будет!

А что, хлопец добрый!

- Своих в обиду не даст!
   Самостоятельный и наш человек!
- А какая-то разбитная молодуха выпалила:

— Женить вперед надо!

В передних рядах загоготали.

Сам не дите.

Раскрасневшаяся Марылька поглядывала из толцы на брата и впервые за двадцать лет, как ей казалось, была счастлива. Подружки завидовали ей и не сводили глаз с красивого, статного Александра. Не одиа, наверное, видела себя рядом с ним и хотела, чтобы он заметил ее и улыбиулся ей.

Ромап стоял среди мужчин, и старику не вервлось, что это его родной сын, тот самый Алесь, с которым столько перегоревали они по чужим углам, на шляжетских загонах, на дервистых вырубках. Думы старика перебил знакомый голос:  Спасибо вам, товарищи, что доверяете мне. Пря всех слово даю, что не пожалею сил и жизни своей за советскую власть, за партию большевиков, за революцию...
 А теперь нам нужню выбрать еще секретаря в членов ревкома. Говорите, кого бы вы хотема.

— Максима Левкова! — Анупрея Працезу!

- Молоковича Прокопа!
- Левона Одинца! выкрикивали из толпы.
- Снова вздамались окоченевшие пятерии, волновалась и гудела толна. Только что пябранные члены ревкома выходили на крыльцо и становытись за столом. Александи Соловей взяль в руки дилиный, гладко обструганный шест. Верх его был обернут чем-то красным. Все скотрели и не могии догадаться, что это у него в руках. Тогда председатель ревкома высоко поднял шест и начал его раскручивать. Над головами затрешетало алое полотницу прави-
- Товарищи рудобельцы, заговорил Соловей, это паше красное втамя, знамя революции. На нем кровь тех, кто потиб за простой люд, за счастье и свободу. С нынешнего дия он будет внесть над ревкомом. Там, где красный флаг, там советская власть. Пусть в каждом селе, надифлаг, там советская власть. Пусть в каждом селе, надикаждым беддицкым хутором будут такне флаги. Пусть паны, шляхта и все прочие знают, что и к нам пришла революця, что власть вынуе наша!
- Где ж ты его купишь, коли лавка который месяц под замком? — наседала из первого ряда Параска.
- Кто захочет, тот отыщет, спокойно ответил Соловей и вдруг заметил, что по улице семенит невысокий дедок и размахивает топором.

 Братцы, помогите поймать! — на высокой ноте выдохнул дед с топором.

«Да это же Терешка, — узнал Александр. — Что он, одурел, что ли?»

Терешка прошмыгнул возле самой стены, вскарабкался на крыльцо и, отдышавшись, затараторил тоненьким голоском:

— Хватайте его, гада печеного, во-о-о-он туда задами в олешник драпанул, выдать, на футора подался. Где ж мне, старику, такого бугая перепять? Как припустил, только его и видели. Думал, топором достану, так он извервулся, сливняк поганьй.  Кого ловить? Толком, дед, говорите, — вмешался Соловей.

— Как это кого? — вытаращился дед. — Иду это я на полости побегу на собрание, только выжу, кого-то печноста пости побегу на собрание, только выжу, кого-то печностая сила от батюшки несет. Бугай бугаем, ноги не держат, качает его у забора с боку на бок. Сам в кожущие замызганном, а холявы блестят. Присмотрелся: морда красныя и рыже усы торуат — побей меня бог! — стражнык Миним... Я за тонор да за ним. «Стой, — кричу, — гад печеный! Теперь народ тебя судять будеть. А он как сиганет через взгородь да как влушит по пашие, а я следом, а я следом. До самой гати гиал. Помотите, браточки, изобывить, да и повесим его на воротах всем объеством, чтобы знал вперед, как измываться над мужиком. Это ж я по его мялости вшей комина в шешку выкох.

Кто посменвался над Терешкой, а кто и готов был бе-

жать и ловить стражника.

— Пусть побегает. От закона он питде не укроется, спокойно заговрыт Словей. — Поймаем и будем судить но всей форме. А топорик ваш, дедушка, пам кстати. — Он взял у старика небольшой легкай топорик. Хлошы приставили к крылыцу лестинцу, Максим подал гводи. Сжимая одной рукой флаг, а другой топор, Александр осторожно взобрался на крышу.

Ветер подхватил, развернул алое полотнище, оно натянулось, затрепетало, зашелестело в хмуром осением небе. А когда сверкнуло солнце, флаг посветлел, по нему побежали густые пунцовые волны.

Люди, задрав головы, глядели на трепещущее, словно язык огромного пламени, полотнише.

В Рудню и Ковали, в Лавстыки и Новую Дуброву расходились весельми говорливыми толиами. Медленно, с палочками топали деды. Верилось и не верилось, что будет так, как объявил Романов сын. Кое-кто сомневался:

- Кто написал те законы, бог его ведает. Миколай был, что ни прикажет, хоть верть-круть, хоть круть-верть, а сполнять должон; какой-никакой, а ниператор. А тут Совет. Что за сила у того Совета, еще поглядим. Царские ж генералы с ахвищерами целехонькие, что надумают, то и сотворат.
- Не тот страх, что впереди, а тот страх, что сзади, — возражал ему бородатый дед. — Хоть раз наедимся

хлеба вволю. А ты это повапрасну не веришь Совету. Совет, браток, — сила, народ! У большевиков, сказывают, ав главиюто башковитый человек стоит, страх какой ученый, на всех языках говорить может. Лениным зовут. Он теперь самый важный в России. Слыхал? Это же он поваписал те пекоеты.

Вдоль улицы, как будто из церкви, в пестрых паневах и юбках шли бабы и певчата. Трешали наперебой.

— А, бабоньки, какой же видный да ладный хлопец Романов сын.
— Эх не куча б петей и б его сама округила! — ра-

— Эх, не куча б детей, я б его сама окрутила! — разошлась Параска.

Вот Амельян вернется, он тебя вожжами так отчешет, что и не сядешь.

 Он у меня ласковый, — притихла, вздохнула и снова помрачнела Параска, вспоминая своего Амельяна.

 У тебя, Параска, часом, красной краски не осталось? — спросяла высокая худая тетка Марьяна. — Хочу коть кусок полотна покрасить да повесить тот флаг на кате.

— Поищу, тетенька. И я ж думаю что-нибудь покра-

сить. Так что приносите ко мне и свое.

Назавтра в Каршиловие и в Ковалях, в Рудие и Новой Дуброве на крышах и па углах хат заалели стяги. Они были светлые и темпо-бордовме, побольше и поменьше, из поношенного сигла и нового холста. Ребятишки бегали из коща в конек села и спорили:

А наш лучше, чем ваш!

Зато наш больше и ситцевый.

 Вот и неправда, самый красный на Параскиной хате.

## b

В сумерках Иван и Гэля на пароконке возвращались с мельницы. Хорошо было сидеть рядом на мятких менках еще теплой пекиевании. Они не торопились: так хотелось еще хоть немпожко побыть вместе. Андрей отпускал дочку с батраком только на мельницу, для того чтобы тот, не дай бот, не отсыпал себе пшенички, шли му-

ки. И не котелось старому Ермолицкому, чтобы они ос-

тавались одни, да за побро трясся.

Иван погонял коней, а разрумянившаяся на ветру Гэля, в ладном полушубке, отороченном белой овчиной, в высоких ботинках и в сером платке-коноплянке, поглядывала на чернявого, пюжего Ивана. Он модча курил и думал свою невеселую думу. Не раз уже собирался попаться с этого глухого хутора, наняться хоть к самому черту, да пержала она, стройная как камышинка, синеокая, ловкая и такая ласковая Гэлька. Вилано ли, чтобы шляхтянка полюбила отповского батрака и чтобы он так присох и ней? Знает, что ничего из этого не выйлет. Может, и прав хозяин: сапог лаптю не пара, а Гэльке нужен жених не лишь бы какого рода, чтобы у него и земля была, и хорошие выездные кони, и лом как пом, и одежда одним словом, ровня. А что у него? Ни кола ни двора. У отца — хата на пва окошка, с глиняным полом, клочок никудышной земли и полная хата детей. Правда, время теперь такое, что не разберешь кто чего стоит. На мельнице вот говорили помольшики, что булто в Петрограде переворот учинили и теперь панскую землю белноте разпапут. Если бы так!

Иван, обжигая пальны, смоктал окурок и то и дело понукал лошалей.

 Чего снова молчишь? Дома от батьки прячешься и тут как волы в рот набрал. - прильнула к нему Гэлька. — Про что пумаещь?

 Про что же мне думать? Опна у меня думка про горе нашенское. Меня присушила и сама сохнешь, а купа нам петься, если твои на меня волком гляпят? Хотел бы кинуться куда глаза глядят, да не могу. День не вижу тебя, кажется, что слепой хожу. Знаю, не быть нам вместе. Отпалут тебя за шляхтюка какого-нибуль, и не увилимся, может.

 Лучше головой в прорубь, чем илти за нелюбимого. Не за человека же отпают, а за коней, за коров, за землю, чтобы жилы рвать на ней, пока не околеешь. Вот увплишь, не послушают - все брошу, убегу, в батрачки наймусь, а с тобой буду. - Она прижалась к Ивану, склонив на его плечо голову.

Колеса громыхали по корням лесной пороги, соцели сытые кони, и тихо шумели голые верхушки деревьев. Когла выехали из леса, стемнело совсем. Во мраке светился, мигал и расплывался слабый огонек, глухо лаял Пи-

рат.

Возле дома Гэле стало тоскливо и горько. Их одиновий хутор, особенно после людной мельницы, гомона помольщиков, шума воды и грохота колес, казался глухим как могила. Выросла здесь и людей не видела. Ее ровесницы . на посиделки ходят, на вечеринках гуляют, хоть и гололные, да веселые, а она только и говорила с коровами да овечками, век слушала отцовское ворчание - все ему мало, все не так да не этак. Только и радости было, когда в жниво нанимали девчат и молодух из Ковалей и Карпиловки, варили огромные чугуны ботвиньи, несли на поле горлачи с квасом. А женщины старались на загонах, пели иногда грустные песни. Гэля и петь не умела ни мужицких, ни шляхетских песен. Дома не пели. Больше ругались или молчали. Сейчас придешь домой, отец снова будет смотреть волком, ворчать и охать: никто ему не угодит, никому не скажет он доброго слова.

Подъехали к амбару. Старый пришел с маленьким за-

копченным фонарем.

Что-то долго вы провалавдались, еле дождался.
 Думал, может, ось сломалась или какая беда стряслась.

- Очень большой завоз, ответил Ивап. Одни Перегуды два воза приперли, и все шатровать. Говоровские восемь мехов навальцевали, а с котомками — конца-краю нет.
- Два воза, говоришь, шатровки! Видал ты его. Старик почмокал губами, пощупал через мешковину, хорош ли помол. — Распрягай! — приказал Ивану. — А ты марш в хату!

Я, папа, помогу мешки снести.

 Сами управимся, не калеки. — Он повесил фонарь на гвоздь, забряцал ключами, нашел нужный и отомкнул амбар.

Гэлю на пороге встретила мать.

Деточка ты моя, намерзлась небось и намучилась.
 Она семенила по избе и хитровато улыбалась.

Гэля почувствовала, что в боковушке кто-то есть, настороженно прислушалась.

 Если бы знала, кого нам бог послал, пешком побежала бы с той мельницы.

В дверях показался мужчина в белой нижней рубашке и в галошах на босу ногу. Он захохотал. Не узнала, не узнала! — И кинулся к Гэле.

Казик! — обняла она брата.

Мать, счастливо улыбаясь, смотрела на них.

- Я ж говорила, что какая-то новость будет. Это с пятницы на субботу сон мне снился, будто иду в хату, а она не заперта и двери настежь. Воры, думаю себе. Крикнуть хочу, а голос отняло, губы как смерзлись и не шевелятся. Вошла и вижу — летает по хате воробышек и в окно бъется, вырваться хочет. Покрутился, покрутился, фыр в двери и полетел. Говорю отцу, новость какая-то будет, а он, известно, свое: «Дураку дурное и мерещится». А что ж, чья правда?

Насовсем, Казик? — спросила Гэля.

 Отвоевался, хватит. Теперь в армии комитетчики правят, прапорщики с уптерами полками командуют. С полковников погоны срывают. У нас штабс-капитана Марухина на штыки вздернули. Нашему брату с ними не по пути. Пусть порезвятся, поиграют немного в свободу. А там увидим!

«Брат не посочувствует», - подумала Гэля. А так сначала обрадовалась, думала — заступится, поможет отца уговорить, чтобы отдал за Ивана. И приданого того не надо, пусть бы для близира хвост какой дали на разжи-TOK.

Она развязала серую от мучной пыли коноплянку, сбросила полушубок, причесала светлые, гладкие волосы. В черной длинной юбке, розовой, с манжетиками, кофточке с высоким лифом Гэля была так свежа, румяна и красива, что брат не узнавал в ней того подростка, каким она была перел его отъезлом в юнкерское училище. Ну и выпосла, пу и похорошела. — Казик хитро

улыбнулся и, словно шутя, спросил: — От кавалеров, вил-

но, отбоя нет?

Гэля покраснела до ушей.

Нужны они мне, как хворобе кашель.

 Значит, одного выбрала, — пытался шутить брат. Гэля молчала, опустив голову. Она понимала, купа клонит Казик. Все уже рассказали! А прикидывается, выпытывает. И только бы не молчать, попросила:

- Мама, может, молочка кружечка есть, а то в горле

от пыли как теркою перет.

 Почему ж нет? Только подоила. — Мать, не закрыв двери, шаркая опорками, выскочила в сени. Внесла кувшин парного молока, налила в покрытую глазурью кружку. — Прилет отец, ужинать булем. А ты поней, поцей,

лочушка, пока еще то булет.

Галя молча пила. Мать гляпела то на нее, то на сына и только кивала головой. Ей не хотелось, чтобы снова всныхнула ссора, не хотелось видеть почерних слез в такой рапостный лень. А на серпце было неспокойно. Может, оттого, что в мире творилось что-то страшное и непонятное, а тут еще с этой певкой никакого сладу.

В сени вошел Анлрей. Открыл пверь, чтобы светлей было, снял с гвоздя старый, крытый сукном кожух, бросил жене:

 Лай ему чего-нибуль поесть, пускай в амбаре посилит. посторожит. Ночь — хоть глаза выколи, а голодной босоты во-он сколько таскается! Без паря на без закона им только и чистить чужие закрома. А под кожухом холера его не возьмет, не замерзнет,

— Он же закоченел, мешки таскал, чуть не напорвался, с утра маковой росинки во рту не было. Поел бы хоть

как люли. — заступилась за Ивана Гзля.

— Не великий пан. На ларь поставит и съест. Нечего в чужую семью лезть. И без него обойдемся! Тут межпу своими, может, напо словом перекинуться, а чужой человек зачем? — Слово «чужой» Андрей произнес полчеркнуто громко, посмотрел исподлобья на Галю, взял кожух, миску с едой, хлопнул пверью и ступил за порог. Ты чего это заступаенься за этого батрака? —

закипая от злости, спросил у сестры Казик. - Может, голову тебе закрутил этот ковалевский босяк?

А он разве не человек, что ему за столом и места

нет?! — вспыхнула сестра. - Мужик! Подколодный гал! Каким бы он ни был. а я с ним за опин стол не сяпу.

Ты же его не зпаешь, а говоришь.

— И знать не хочу... И тебе нечего на пего глаза пялить! — отрезал Казик.

«Ого, этот похлеще отца», - подумала Гэля. Она почувствовала, что вот сейчас уже что-то решится, что-то произойдет в семье и ее жизни. Ивана выгонят... Может. вместе полаться в какую-нибуль усальбу... Но теперь всюлу неспокойно: паны кула-то улепетывают, одии экономы остаются... И тяжко уходить из родпой хаты, обжитой и теплой: жаль молчаливой, затурканной матери. Она же добра дочке желает, только сказать боится... Брат вернулся, тут бы радоваться, а ей горько: чужой он какой-то, колючий и ялой.

Гэля с матерью ставила на стол миски с квашеной капустой, с горячей рассыпчатой картошкой, нарезала розовое сало и ломти хлеба от большого каравая, посыпавт-

ного тмином.

Отец принес из сеней початую бутылку николаевской водки, поставил на стол, мать вытерла фартуком две толстые граненые чарки.

Поставьте себе и Гэле, — казалось, оттаял Казик, — за сколько лет собрались вместе, не грех и выпить.

Гэля только пригубила рюмку, скривилась, зажала рот рукой и поставила на стол.

— Выпей с братом, сохрани вас бог, — льстиво выдохнул отеп.

Казик снова налил себе и отцу, поднял чарку, уставился на сестру.

 Очень уж горькая, — скривилась Гэля, но все-таки выпила.

Долго и шумпо закусывали... Каждый думал о своем и молчал.

 Как там старый Перегуд мается? — ни с того ни с сего спросил Казик.

— Â, черт его не берет. Вот и сегодня два воза пшеницы напеклевал, трех работников держит, коров штут восемь, а сам по кирмашам на рысаках гарпует, — не с. зывая зависти, ответил батька. — Хлопца, сказквают, за золото из оконов вытащил, дочку в гимназию в Бобруйск отправил. Живе-ет и в ус пе дует!

 И нам бы свою хоть пемного подучить, — несмело отозвалась старая, — только три зимы и походила. Может,

тогда и доброго человека повстречала бы.

— Не суй свой нос, — огрызнулся Андрей. — А достойный человек и так не минет. Статью бог не обидел, и приданое дадим, и забудь про этого голодранца. Завтра же турну, чтобы и духу не было.

Гэля опустила голову и выскочила в сени.

Правду батька говорит — волк козе не товарищ.
 Ишь ты, умник какой, на хутор зарится, на готовенькое.
 Вахлак вахлаком, — взорвался Казик.

Вот и я то же говорю. Истинная, сынок, правда, — бормотал осоловевший Андрей.

В ревкоме было накурено и людно. За длинным столом сидело человек десять мужчин: кто в зипуне, кто в комушке, в солдатских папахах и фуражках Мужики слюнявили карандаши и заскорузлыми пальцами выводила в учешческих тетрадях букву за буквой, строку за строкой.

Максим Левков диктовал им декреты о земле и о мире, и они старательно записывали слово в слово.

— Постой, постой, как ты говоришь? — переспросил пожилой мужик, недоумевающий, как написать «демо-кратический» и что это означает. Максим повторял, объясия и диктовал дальше.

Когда закончили, из комнаты председателя вышли Соловей с Молоковичем. Александр стал посреди зала и заговорил:

- Мужики, все мы были солдатами и знаем, что война сразу не кончается. Советы хотят мира, только и за мир воевать надо с папами, офицерами, летконерами Довбор-Мусницкого. Корпус этого тенерала встал на защиту панов, солдаты белопольского корпуса равъехались по имениям и охраняют их, разгоняют ревкомы, бунтуют в Бобруйске и Жлюбине. Не сегодия-завтра могут быть и у нас. Что делать будем? А?
- Защищаться. Что ж еще? за всех спокойпо ответил Мануил Ковалевич.
  - А чем? снова спросил Соловей.

 Ты принес винтовку? Принес. А я, думаешь, дурень? Так и каждый! — выкрикнул Тарас Пальцев.

— Отыщем! У кого двустволка, у кого берданка... Что-то принесем.

— Хорошо, что все кумекаете, для чего нам оружие пригодится, Надо свою самооборону создавать, отряды Краспой твердин. У кого какое оружие есть, патроны, порох, может, кто граваты привас,—завтра утром со всем, что у кого найдется, приходите в волость. Так и другим перепайте.

 — А что делать тем, у кого нету? — встревожился конопатый хлопец.

- Искать надо. С палкой против пулемета не попрешь. Шляхту потрясем, во врангелевских покоях пошарим.
- На футарах и орудию откопаешь. Застенковые шершни запасливые, — пошутил кто-то.
- Одини словом, товарыща, так: защищать свою власть, свои права вадо самим, ревком теперь становится и революционным штабом. Военным комиссаром будет вот оп, Соловей показал на Прокопа, товарыщ Молокович, комапдиром Апупрей Драпеза. В каждом селе будет отделение, взвод, а может, и рота паберется. Все живут дома, а чуть что по приказу, как по тревоге, выступают, Исво?
  - Еще бы
- Мы им дадим жару, пусть только сунутся! гудели мужики.

Соловей попросил, чтобы остались члены РСДРП большевиков. Остальные начали расходиться.

Шли группками в свои села, несли за пазухой переписанные в ученические тетради первые декреты и говорили все про одно и то же.

- А ты думал, за здорово живешь нарежут тебе волоку — и шикуй себе?
- Где ты видел, даром они не отдадут. Повоевать придется.
  - И повоюем, а своего не отдадим. Наша земля.
     А чья же? Раз в декрете записано, значит, наша.

В компатушке председателя собралось восемь рудобельских большевиков: худой, с запавшими глазами, с космами серых волос, остроносый Яков Гошка, выоский, с богатырскими широкими плечами, с маленькими усыками на розовом лице Максим Ус. смуглый, всегда спокойный Левоп Одинец, Максим Левков, Прокоп Молокович, в черпом бушлате и широких матроских клешах, совсем еще молодой балтийский морик Зепон Роговач и не по годам рассудительный молодой Ничипор Звонкович.

Они расселись на лавках у стен и ждали, что скажет Соловей.

А тот окипул взглядом знакомых с детства друзей, вспомпил потрескавшиеся пятки и руки в цыпках, посконину, выкрашенную ольховой корой, чумазые лица и только улыбнулся. Сейчас перед ним сидели обветренные, закаленные жизнью мужчины. Не раз глядели они в лино смерти под Сувалками и Барановичами, у некоторых еще ныли раны от немецких пуль и прапнелей. Это его самые близкие прузья и епиномышленники, первые большевики Рулобельшины.

Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове. Соловей оперпул вылинявшую гимнастерку, поправил широ-

кий ремень и заговорил спокойно и тихо:

 Товаритии, нас элесь всего восемь большевиков. Не много, но мы уже организация, сила, Максим, - обратился он к Левкову. — прилется писать протокол.

Максим выташил лист бумаги, опробовал перо и аккуратно, большими круглыми буквами вывел: «Протокол № 1 собрания Рудобельской волячейки РСЛРП боль-

шевиков».

 Товариши, нам припется воевать не только с панами и полнанками, не только с богатой застенковой шляхтой, но и с вооруженными силами контрреволюционного корпуса Довбор-Мусницкого, — продолжал Соловей. — Сейчас все вилят, что Временное правительство Керенского создало этот корпус, чтобы душить революцию, охранять помещичьи имения и расправляться с большевиками и белнотой. Наверное, и Мухель жлет не пожлется легионеров, чтобы уберечь врангелевское побро.

 Что ты! — перебил его Левков. — Мухель павно землю парит. Дался он тебе, что и мертвого вспоминаешь. Отравился Мухель в самом начале войны. Промотал панские ленежки, а в тюрьму салиться гонор не позводил. насыпал чего-то в чай, выпил стакан на глазах у уряпни-

ка и околел.

 Нынче тут, брат, живолуп полютей Мухеля, Отставной полполковник. Сам барон его привез. Николаем Николаевичем зовут, а хвамилию никто и не знает. Пес. какого и свет не вилывал. - побавил Яков Гошка.

 — А я и не знал. Что же, и этот Николай Николаевич не силит сложа руки. Мы не можем попустить оккупантов в Рудобелку, сил не пожалеем, чтобы жила советская власть. А пля этого что напо?

 Полнять людей, оружие побыть, — побавил Ус. Так-то оно так. А где взять винтовки, патроны, гра-

наты и хоть один пулемет?

- Пошарим, так, может, и отышем. У меня карабив есть и наган. - признался матрос.

Только ли у тебя опного. У каждого что-то отышет-

ся. — сказал Звонкович.

- Завтра с утра каждый в своем селе займется оружием. Вечером соберете людей, все расскажете им. запишете согласных вступить в отряды самообороны. Я так думаю: легионеры через Глусск не пойлут. Им же пешью холить не с руки. Прикатят в Ратмировичи по железке. Следовает, нам надо, чтобы на станции были свои люди, а неполалеку гле-то напо поставить группу боевых хлопцев, чтобы могли встретить по-настоящему. Я пойну с ними. Жить булем в Оземли. Люди там наши, белнота олна. Коли круго булет, помогут, Согласны, хлоппы?

— А меня возьмещь? — спросил Рогович.

 Возьмем, если зипун натяпешь и лапти обуешь, чтобы не узнали, что матрос.

Зенону не хотелось снимать свою форму, на которую все засматривались, но ничего не поделаешь.

 И еще одно, хлопцы, надо связаться с Бобруйским укомом. Теперь расходитесь, братки, и за работу,

 Постой, Романович, — поднялся Молокович. — Сколько нас, созпательных большевиков-партейцев, готовых за революцию в огонь и в воду? Восемь душ. Все зпесь. Я пумаю, этого мало.

Знамо дело, мало, — поддержали его.

 Что ж. людей у нас достойных нету? Присмотреться только надо, поговорить с человеком, и он сам к нам придет. Взять хоть бы Антона Киселя или Александра Роговича. Да они черту в зубы пойдут за советскую власть. — А Матвей Калипкович чем не большевик, хоть и

беспартийный. — побавил Максим Ус.

Вот я ж и говорю, надо нам боевую партийную ор-

ганизацию сколачивать.

 Я думаю, хлопцы, партейной ячейкой пускай занимается Прокоп Молокович, боевые отряды организуют Соловей и Драпеза, а в ревкоме, пока суд да дело, Максим Левков посидит, — предложил Яков Гошка.

Так и порешили. Максим Ус вышел из ревкома вместе с Зеноном Роговичем. Им было по дороге. Максим жил в маленькой десной перевущке Грабинке, а Рогович — в Старой Пуброве.

Припорошенная тонким снежком земля снова подмерз-

ла, застыли комья грязи, заледенели на дороге колен. Высокий, широкоплечий Максим в обмогках и солдатской шинели остановился, отвернулся от ветра, прикурил и еще раз взглянул на ревком. Над крышей трепетало алое полотище, варрасивало и качалось из ветру древко. На хатах висели большие и маленькие, широкие и узкие красиме факти.

Гляди, висят.

 Если ие будем раззявами, всегда висеть будут, ответил матрос, и они быстро зашагали по улице.

Сзади затарахтели колеса, звоико запокали конские копыта. Их обогнала и покатилась по дорого легкал пролегка, запряжениям парой сытых лошадей. За кучером, на глубском кожапом сиденье, развальноя Николай Николаевич. Он был важный и независимый, в черном казакине, круглой рыжей шапке, седые усы свисали аж и в воротвик. Николаё Николаевич чуть повершул голому, окашул хюпцев холодным взглядом, и пролетка попеслась по дороге.

- Сколько же он еще тут будет ездить? спросил Максим.
- Пока не дадим по загривку и не стащим с паиского насеста.

Как ты думаешь, куда он летит, а?

- Видио, на Рагмировичи. Куда ж еще по этой дороге? Может, поехал просить, чтоб легионеров поставили в имение, а может, просто так, — спокойно рассудил матрос.
- Подожди чуток. Сбегаю Александру с Прокопом скажу. Это неспроста он поехал. — И Максим, гремя по тропнике подковами солдатских ботинок, побежал к ревкому.

## 7

На рассвете Соловей, а с ним еще одниваддать человек вышли из села. У некоторых на плечах висели винтовки и двустволки, у двоих на боку покачивались сабли, на ремиях, похожие на толкачи, болтались гранаты. Шли по три-четыре еговека. За ночь мороз прижал сильней. Словно капустный лист, поскрипывал под ногами свежий снежок. За черными зубцами леса прятался тоненький серп молодого месяца.

Соловей, привычный к далеким переходам, шел впели, легко и ходко. Яков Гошка, путамсь в полах шинели, еле поспевал за всеми. Когда рассвело, още вышли из молодого осинника на полевую дорогу. На пригорке показались хатъх. клевы, овины, подсах,

Хлопцы обступили Соловья. Он сдвинул на затылок зеленую военную фуражку, провел пальцем по маленьким подстриженным усикам и тихо, совсем по-дружески, сказал:

— Яша с Анупреем пойдут прямо на станцию. Садитесь среди людей и брешите сколько влезет. Можете
сказать, что едете в часть после ранения или ищете повозку, чтобы доежать до дому. Чаще заходите к дежурному справляться, когда придет поезд. Смотрите и принокпвайтесь, чем там пахнет. А мы задами, огородами, кто
как, разойдемен по селу. У каждого здесь есть вли свояк,
или знакомый. Я буду у Прокопова шурива. Чуть что услышите на станции, сразу дадите знать. А к вчееру и мы
по одному, по два проберемся туда. Главное, чтобы никто
не знад, сколько нас и кто мы такие.

Дии поздней осени короткие и серые: сразу после полудия начинет смеряться. Александре, горазувансь, прилет на полати за печью — прошлую почь не спол и эту врид ли засиет. В сения мерещан голодный поросенок, в дровянике тюкка топором хозяни, на лавке маленькая, замуранных Манкък качала трящичую куклу, нода ей про кота, ругалась и била за то, что не спит, и снова пола.

Александр лежал с заяжуренными глазами, но сои ше шел. «Какой ты станешь, Манька, через десять лет? думал он. — Пойдешь учаться. Все тогда будут учаться в больших новых школах. Отец поставит просторную загу, с электричеством, как в городе. Замостим уляцы, аемлю уходим, станет как пух, машины будут пакать и сеять. Эх, дожить бы до той поры, глануть бы на нашу Рудобелку, па эту замураанную Маньку этак лет через десять!»

Незаметно он словпо поплыл в синем тумане. Теперь казалось, что не хозяин постукивает на провотне, а слышны палекие глухие выстреды, нужно вскакивать, согнувшись бежать по полю, полэти пол колючую проволоку. стредять и кого-то колоть штыком. Кого и за что? Неизвестно.

Сквозь тревожную дремоту он услышал, как в сенях лязгнула щеколда, кто-то отряхнул сапоги и вошел в хату. Александр поднялся, протер глаза, но в сумерках не мог узнать человека, пока тот не заговорил:

Есть здесь кто живой?

- Папа прова колет, а мама в хлеву. бойко ответила Манька.
- А дядьки у вас никакого не было?
- ...Александр узнал Терешку по голосу, спрыгнул с полатей и полошел к пему:
  - Кого ищете, педушка?
  - Тебя, председатель.
  - Откуда же это на ночь глядя?
- За солью в Ратмировичи бегал. Шпикулянты тула наезжают менять. А без соли какая еда? И бульбину в рот не затолкаешь. Дык от хунта с три разжился. Глялишь, до великого поста как-нибудь и перебьемся. Думал на станции заночевать, так Анупрей сюда направил. Наказал, чтоб ты, хлопче, к утру был там; их благородиев, говорит, дожидаются, так преседатель хлебом-солью обязан встретить. - И он хитровато захихикал: - Слава богу, что хоть сразу на тебя наскочил. А сейчас пойду у кого-нибудь переночую.
- Спасибо, делушка, за известие. А богато ли на станции людей?
- Чего доброго, а людей как собак на привязи... Ты же скажи Анупрею, что Терешка прибегал и все чин по чину передал. Ну, помогай тебе бог.

Старик потоптался у порога, забросил на плечо ме-

шочек, нашупал щеколду и вышел. ...На рассвете группа Соловья была на станции. В небольшом деревянном здании светилось только одно окно. В холодном темном зале на лавках и просто на полу спали мужики, женщины и дети, проходы были завалены котомками, сундучками, мешками. Александр зашел к дежурному. Пожилой, изможденный, давно не бритый человек в красной фуражке дремал, склонив голову над столом. Возле телеграфиста горел фонарь, медленно набегала с кольца аппарата узенькая завивающаяся лента.

гала с кольца инпарата узенькая завивающамся левта.

— День добрый, товарища, — поздоровалос Соловей,
— Я же вам сказал: когда будет поезд, неизвестно.
Получим денешу, гогда скажем. Идите ожидайте! — вспыли телеграфист.

А когда ожидаются легионеры?

Проснулся дежурный, поморгал выпученными глазами и запищал осиппим фальцетом:

Кто ты такой, чтобы тебе докладывать?

Председатель Рудобельского ревкома. Прибыли встречать гостей.

Соловей перешел за барьер, стал возле телеграфиста и твердо потребовал:

Последние депеши!

Дрожащими руками телеграфист подал толстую книгу. Соловей начал читать телеграммы. Одна гласыла: «Со станции Березина выпла дрезина военного назначения. О прибытии доложить начальнику станции Березина».

Он повернул несколько страниц назад и заметил листок тонкой гербовой бумаги, на ней каллиграфическим

почерком было написано:

«Командующему I польским корпусом генералу Довбор-Мусинцкому. Покорнейще прошу ясновельможного пана генерала ваять

мумлимом», прошу ясновельможного пана генерала взять под защату Ваших доблествых войск все ммущество и усадьбу барона фон Вранезя. Усадьба находится в двадщати верстах от станции Ратмировачи, у деревни Рудобелка. Полное содержание офицеров и солдат будет обеспечено.

Ваш покорный слуга

управляющий имением Рудобелка

Н. Н. Бистром».

— Все ясно! — Соловей с ненавистью бросил взгляд на телеграфиста. — Отправить такую телеграмму? Да это ж измена революции! Где теперь дрезина?

Телеграфист засуетился, нижняя челюсть выбивала пробь.

Вышла с разъезда, через час прибудет.

Александр открыл дверь и крикнул Якова:

 Постойшь здесь. Чтобы ни один из них ничего не передавал. Не послушают, сам знаешь, что делать. Возле станции лежали штабеля старых, трухлявых шпал. Своих хлопцев Соловей укрыл за штабелями, а сам вошел в помещение.

Сквозь окна сочился мутный колодный свет авмиего утра. Лица выглядели серыми, а глаза — глубокими черными провалами. Миогие пассажиры проснулись, рылись в своих когомках и мешках. Хныкали дети. Дымили самокрутками мужики.

Александр вышел на середину небольшого зальчика.

- Послушайте, товарищи, что я вам скажу, начал оп. Сейчас из Бобруйска прикатия дрезина с легиоперами. Чего опи едут свода? Пригласия их рудобельский управляющий, чтобы не дали поделить панскум эемлю, чтобы советскую власть задушили. Мы их тут встретим по всей форме. А вы, как только услашите первый выстрел, кричите что есть силы чура!». Никуда не выходите и от окой держинесь подальше.
  - Мамочка, я боюсь, заплакала девочка.
  - Не бойся, доченька, мы за печку спрячемся.
- Эх, была б хоть берданка, так и мы б вам подсобили, — сокрушенно вздохнул высокий дед в белой свитке.
- Кричите погромче, глоток не жалейте, вот и будет нам помощь. Договорились?
  - Знамо пело!
    - Покричим!
    - Чего, чего, а это могем!

Когда Александр вышел, все с тревогой стали прислушиваться и поглядывать в окна.

- Это чей же такой командир? спросила пожилая женщина.
  - Не знаешь, что ли? Романа Соловья сын.
  - Энтот, что латышок?
- Эге, он самый. В большевики записался. Переворот, сказывали, в самом Петрограде устраивал, а теперь в волости за главного.
- Тут и черту не разобраться, какому нынче богу молиться: большевики, поляки, германцы. И какого лиха кому надо, дознайся попробуй. Достукались, что и соли не купишь, а тут еще им горлянку дери. «Рятуйте» кричала, а энтак сроду не приходилось.
- Припечет, бабуся, так кукареку затянешь, засмеялся молоной хлопец.

Говорили еще долго и тревожно, не решаясь выйти за пверь.

Отодвигались от окон, заползали за широкую, вытертую кожухами голландку.

 Ой, бабоньки, ховайтесь, иде-о-от! — отпрыгнула от окна молодуха и села на пол.

Басовито загудели рельсы, прогрохотали колеса на стыках, и стало тихо. На улице послышались веселые голоса.

К воквану подкатила зеленая дрезина с прицепом. На перрон повысканизали солдаты в нестолентах, из апглийского сукна шнеслях и утластых конфедератках. Изпод них у многих выглядывали черные теплые наушники. Гремели медные котелки, стучали подковки — солдаты подпрытивали, бали каблуком о каблук, элопали один другого руками, изо ргов вырывались белые облачки пара. Хоти и замерзли, по им было весело. Каждый мечтал ра. Хоти и замерзли, по им было весело. Каждый мечтал схорее добраться до именяи, отъестья на пансиях харчах, отлежаться в тепле, а глядины, и приворожить какующибудь молоденькую служанку.

Воэле прицепа стоял красивый чернявый поручик, заглядывал внутрь и поторапливал тех, кто еще не успел выбраться на перроп:

Прэндзэй, прэпдзэй, панове! 1

И тут, неожиданно, словно выстрел в лицо, над станцей ахиму аали. Он раскатился протяжным гулом в тишне свежего морозного утра. За нвы донеслось разноголосое «ура!». Казалось, сотин людей сейчас ринутся со всех сторои. Прогрохотал еще оден зали. И спова, на этот раз совсем близко, раздалось неслаженное, но ледевящее жилы неотвратимостью впезанной смерти «ура!».

Польские жолнеры попадали возле вагонов, позабирались между колес, зазвенели о рельсы котелки и карабины. А из-за штабелей шпал бежали вооруженные люди.

К прицепу подлетел человек с гранатой в руке, в шинели и в военной фуражке.

 Рэнки до гуры! <sup>2</sup> — закричал он, подскочил к поручику и вырвал у него карабин. Солдаты подняли руки вверх. А из дверей валила толпа бородатых и безбородых

<sup>1</sup> Живее, живее, господа! (польск.), 2 Руки вверх! (польск.).

<sup>52</sup> 

мужиков, чтоб поглядеть, что там стряслось. Жолнерам показалось, что их окружает целая армия.

- Кто опустит руки и шевельнется, булет расстрелян на месте. — предупредил Соловей. — Обезоружить. скоманловал он своим хлоппам.

Легионеры прожали от внезапности всего случившегося, испуга и холопа. Их построили в пве шеренги и скоманповали: «Смирно!» Яков Гошка с Анупреем собрали карабины и ровным рядком поставили возле штабеля шпал, потом залезли в вагончик дрезины и вытащили оттуда два ящика с патронами. Только теперь до жолнеров дошло, что их облацошили одиннадцать деревенских хлонцев.

Они не знали, как с ними поступят: будут издеваться, бить, а быть может, даже расстреляют. Вокруг стояло несколько повольно молопых мужчин с ружьями наготове. Пвое относили карабины, нацепив на себя пистолеты с портупеями.

Из вокзала высыпали все, кто там был, и стали поопаль.

К обезоруженным легионерам подошел Соловей.

— Товариши польские солдаты! У вас нет ни своих поместий, ни капиталов, ни фабрик. Иначе вы не были бы ряловыми. Вы сыновья рабочих или крестьян. Чего вы приехали сюла, что вы тут потеряли? Вашими руками хотели душить нас, таких же бедолаг, как вы и ваши отцы. В России — революция. Она принесла свободу рабочему люду. Одумайтесь, с кем вам по пороге: с революцией или с панами. Наплюйте на своих генералов, отправляйтесь по домам и живите по-людски: пашите землю, сейте у поб

Многие солпаты заулыбались, живо заблестели глаза.значит, их не собираются расстредивать, даже предлагают ехать домой.

- Мы вас отпускаем с одним условием, что, возвратясь в свой банцитский корпус, не будете воевать против Советов. А обманете - пули вам не миновать. Что скажете, пан поручик?

 После тэго, цо тутэй было, мы юш не жолнежы. Нас чэка велька кара войсковэго сонду, 1 — сухо ответил испуганный и подавленный поручик.

<sup>1</sup> После того, что здесь произошло, мы больше не солдаты. Нам грозит суровое наказание военного суда (польск.).

- А как думают солдаты?
- Нигды, нигды не бэндээм! ответило несколько опомнившихся от страха голосов.
   Чого ж рас честа согда новистая? постышалось
- Чего ж вас несла сюда нечистая? послышалось из толиы.
  - Ишь стоят, как языки проглотили.
- Только верни винтовки, опп нам покажут, откуда ноги растут.
- Уговор такой: поворачивайте назад и до Бобруйска нигде не останавливайтесь, а то как бы наши люди вас еще не цереняли. — сказал Соловей.

еще не переняли, — сказал Соловен. — Пшэпрашем, — собрался с духом поручик, — нех

пан пове, хто вы естэсьце? 2

— Рудобельский революционный комитет. Так и передайте вашему гепералу. Скажите, чтоб и дорогу забыл в наш край. Мы тут и сами наведем порядок... По вагонам. марш!

Сбивая с ног друг друга, легионеры бросились к дрезине, каждому хотелось быстрее укрыться за ее спасительными боргами и не видеть гогочущей, уверенной в своей силе толпы, которая одному богу известно, на что еще могла решиться.

А вдогонку неслось:

Ну что, отведали панских разпосолов?

Чешут, как наскипидаренные.

Кто-то, словно бросившись вдогонку, громко затопал опорками по настилу. Оставшихся легионеров как ветром сдуло с перропа.

Соловьевские хлопцы аж за животы хватались. Мужики наперебой предлагали им самосад, похваливали и расспрашивали, откуда кто и чей будет.

Анупрей подсчитал трофен: двадцать карабинов, три

нагана и две цинки патронов.

Соловей сдвигул пашку на затылок, как после тяжелой и важной паботы, и направился к толпе.

и важной расоты, и направыле к толпе.
— Спасибо, что помогли. Без вас бы нам не управиться с этой оравой. Стало быть, вы, мужики. — сила.

Поодаль стояли перепуганные телеграфист и дежур-

Никогда, никогда не будем! (польск.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Извините, пусть пан скажет, кто вы такие? (польск.).

Ермолицкие выгнали Ивана в начале зимы. Андрей отмерил ему мешочек жита — вот и вся плата за батрацкий мозоль.

— Ты ж, браток, только злости не тан. Так оно обернулось. Шельма эта виновата. И чем ты только хехе-хе ее приворожкий? — Андрей зачерипул совком жита, стряхнул над сусском и, вроде отступного, сыпанул в тощий метнок. — Теперь мы с тобою квиты, и кукситься не за что.

Иван вытащил из-за пазухи рукавицы из овчины, молча бросил на маленькие саночки полупустой мешок и подался за ворота.

Когда дотащился до леса, остановился, глянул на хутор. Как ему там все обрыдло! Давно бы плюнул на кулацкую милость, если бы не Гэля. Не мог понять, как в этом волчьем логове выросла и сохранила душу свою человечью побрая и ласковая Гэлька. Может, потому, что радости не знала в этом кулацком гнезде, только жилы тянули, нелюди. Зимою хутор заметали вьюги, осенью нудно барабанил по крыше дождь, а она слепла над куделью или прала пух, а с весны аж до заморозков, не разгибая спины, полола, жала, косила. Просилась учиться не пустил, живодер! Душа у нее за всех болела, так ей тяжко было в домашнем склепе, где только одно на уме, как бы урвать, копейку рублем обернуть. Порой не выдерживала, а ему близко было чужое горе. Так и полюбили друг друга. Словно зельем колдовским кто опоил, жить друг без друга не могли. Вернулся бы сейчас хоть взглянуть на нее, да где там, упрятали на кутор к тетке, чтобы не слышала и не видела его. А тут еще этот офицерик объявидся, язви его в душу. Сбежал, видать, подлюга, раз от людей хоронится.

Если правда, что землю нарезать будут, взять бы какую десятину, две. Может, и лесу дадут, хату сложить? Эх, тогда зажили бы с Гэлькой. Только б ее силком с каким-нибудь шляхтюком не окрутили.

Иван еще раз взглянул на хутор, согнулся и потащил саночки.

В сумерках к Ермолицким подъехал возок, запряженный отменным рысаком. Андрей загнал в будку Пирата,

возок поставил под навес, коня привязал в конюшне у ко-

Он никак не мог уразуметь, что за нужда привела к нему самого Инколая Инколаевича. На разу не бывал, а то прискакал на ночь гляди. Бывало, ведь со шляхтой и не запаси. Случами поздровается, а чаще не узнавлал. Известное дело, полный хозяни такого именяя, что хочет, то и делаги. Только деньти раз в месян В Істротрад отсылает, раньше самому Иваненке, а ныкче его затю, барону. Само собой, и себя не обивает. Кго там на весах прикидывал, сколько княта уродяло, кто мерал, сколько коровы мого даля, сколько колько синуту зыгнали, и то считал, сколько санией закололя. Вот и шикует. А теперь, глянь-ка, сам пимумался: ве изначе, что от присимуют.

Андрей вошел в хату. На кухне горела малепькая лампа, а в горнице в темноте на длинном деревянном диване силели Николай Николаевич и Казик.

 Чего это ты им лампу не зажгла? — буркнул старик жене.

Зажигала, так не хотят.

 Так-то оно лучше, Андрей Федотович, — отозвался из темноты управляющий и снова приглушенно заговорил с Казиком: — Банда этого Соловья-разбойника не должна знать о нашей встрече.

Николай Николаевич весело хохотнул, радумсь своему меткому каламбуру. Он чувствовал себя здесь уже не гостем, а хозянвом, подвинул гнутый велский стул в картинным жестом пригласил старика сесть. Тот примостался на краешке, словяю и впрану был в гостях. Николай Николаевич продолжал негромко, но горячо и безапелляпионно:

— Не сегодня-завтра это диное, выпущенное на волю быдло ворвется в имение и по зернышику, по гвоздику растащит все, что собиралось веками. А за тем примутся и за ваш хутор. Да, двимутся! Вы сомневаетесь? Прочтите декрет этих самозванцев. А слово какое изобрелы: де-крет! Мужичье, в интеллигентов играют, французским пропоском заболели. Тоже мне декретчики! Видлати вы! В этом декрете так и пишут, что все помещичьи, удельные, перковыме и монастырские земли со всем изуществом переходят в распоряжение Советов. Понимаете, поттеннейший, что это значит? Советов! Совет голодранца с бавщитом! Казик несколько раз порывался вытянуться перед старшим по званию, хотя и без формы, офицером. Николай Николаевич великодушно его останавливал:

 Забудем о субординации, ведь мы же друзья-единомышленники и пока вне службы.

 Что же вы предлагаете Николай Николаевич? спросил молопой Ермолицкий.

— Пока что защищаться, а затем... затем наступать.

 Вы еще надеетесь на легионеров? На этих сопляков в конфедератках? Трусливая толпа, а не войско! разошелся Казик. — Пятеро холопов с берданками разоружили епва ли не взвоп соллат! И это армия?

Что вы, Казимир Андреевич! Вас неверно информировали! Там было около сотни банцитов. Понимаете?

Их уже почти сотня!

 А-а-а, недаром говорят, пуганая ворона и куста боится, так и эти легионеры. Название громкое, а смелости как у мышей — воробей кошкой кажется. Мешочники и женщины им целой армией показались.

Казик жадно курил. А отец, глядя на сына, думал: «Вот орел. Самому Николаю Николаевичу перечит, па еще

как закручивает. Ну и хват хлопец!»

Чем могу служить, господин подполковник?

 Узнаю настоящего офицера и рад, что не ошибся, словно перед строем отчекавил Николай Николаевич.
 А служить? Служить — отечеству. Стать во главе защитников свищенной собственности.

Понимаю. Однако нужны люди и оружие, — дело-

вито ответил Казик.

— Я так прикидываю, что па каждом футоре у аастенковцев, да и у каждого самостоятельного хозянна отпидется то ли ружье, то ли обрез, — вставил свое слово старый Ермопиций, — а люди на такое святое дело пойдут. Кому м жожого отдавать черту лысому свое добро.

Двадцать пять винтовок и десять оседланных ко-

— дваддать пить винтовои и десять оседланных мемей даю в. Уверен, что барон ва это не вънщет. Есе отправим на хутор Перегуда. Там вокруг болота, место глухое и неавметное. А вам, дорогой, — подполковных положил сухую руку на колено Казику, — вам придется повадить «свататься». Человек вы холостой, копь у вас добрый, вот и отправитесь по хуторам. И мы такую свядьбу сыграем, чертим жарко станет. — Николай Инколаевич упивался своим краспоречием и остроумием. — За пас корпус генерала Довбор-Мусницкого. В Бобруйске, Рогачеве, Жлобине и на всей этой территоряв власть фактически привадлежит ему. А вскоре и минск будет у него в руках. Так что, ежели, господни прапорщик, мечтаете о полковначых потонах, необходимо действовать. — Управляющий встал,

- Я и торопился сюда, ибо знал, что фронт здесь, а не там. Мужичье страшнее немцев. Однако ничего, мы еще будем с них лозу драть, — в тоне рапорта отчеканил Казик.
- Стало быть, завтра за святое дело! Управляющий протянул руку молодому Ермолицкому.

 Может быть, васпане, не погребуете повечерять с нами? — засуетился Андрей и кивнул Анэте, чтобы по-

шевеливалась.

— Покорнейше благодарю. Не имею возможностя задерживаться. Хорошего кругаля еще пужно дать, чтобы ин один хам не пропюжал, где я был. Заложите мою лошады! — повелительно бросыл Николай Николаевич, но спохватился и мятко добавил: — Будьте любезни.

Старый Ермолицкий натянул шанку задом наперед, накипул на плечи кожушок и выскочил в конюшню.

Казик намеревался проводить гостя, однако тот оста-

новыл:

— Лучше не ходите. У меня такое чувство, будто на каждой щели следит Соловьево око. И условимся: мы с вами незпакомы и пикогда не встречались. — Николаёй Николаевия крепко пожал руку Казику, пожелал доброй ночи Анэте. Казик помог ему надеть просторную шубу, подал шанку. На крызьйце ожидал Андрей.

А жеребчик у вас важнецкий, — похвалил он ко-

ня, - молодой, видать, баловник.

Николай Николаевич ничего не ответил. Он сел в легкий возок, хлестнул лошадь и выскользнул со двора. Андрей закрыл ворота, постоял, пока силуэты лошади и селока не скрылись в серой темени зимиего вечера.

Завернул в хлев, подбросил коровам сена, закрыл ворота на запор и замкнул круглым кузнечной работы замком. Потинул, хорошо ли заперто, спустил с цепи волкодава и потопал в хату.

Старая шмыгала носом и причитала:

 Ой, боюсь я, Казичек, что не сносить тебе головоньки. Не связывайся ты, сыночек, с этим карпиловским и рудобъльским гадовьем. Гле это видано, средь бела дия у солдат оружию отобраля? А ты с кем на них пойдены? Пускай бы сам этот подпавок голову свою подставлял, так нет, тебя подбивает. Ой, не слушай, сыночек. Лучше пересдид, схоронись, пома это лихо не минет.

— Что ты плетешь, старая?— не сдержался Андрей.—
Досиднинься, пока с тебя последнюю тряпку не сдерут.
Уже гарпуют на футорах, по закромам пастают — бедпоте семена собярают, сено им подавай, телушка твоя кому
приглянулась — отдай. Аскулу в бом не хотите?! — разъярился старый. Весною землю обрезать надумали. А она
«сиди тяко». Да я лучше околею на меже, а своето и
вершка не отдам. Хоть и старый, а и сам обрез в руки
возьму. Вот так!

Ночью Казик слыхал, как ворочалась и причитала мать. Не спалось и ему. Слышно было, как шашель точит балку, как шебуршит по стеклу снежная крупа и скрипит нал колодцем журавль. Он перевернул горячую полушку. передожил наган ближе к краю постели, закрыл глаза, а в голове завивалась метелица мыслей. Ему не терпелось скорее облачиться в свой офицерский мундир, вскочить на коня и повести с хуторов сотни хлоппев и мужчин на эти большевистские банды, а там подоспеет армия, верная трону, сотрет в порошок красную погань, вручат прапоршику Ермолицкому погоны с двумя просветами, тогла можно булет начинать достойную жизнь. Он перебирал в памяти всех хуторян и застенковцев, на которых можно было положиться, подумал, что без пулемета им не обойтись, только где его взять? Пускай Николай Николаевич расстарается у Довбор-Мусницкого для «охраны имения барона Врангеля». В разобранном виде можно будет провезти на санях пол сеном. Казик пожалел, что сразу не полумался и не сказал об этом.

9

Вьюга заридила на трое суток. Гнала в поле длинные вихрящиеся космы снега, намела сугробы возле хат и заборов, гудела, скулила, выла. Перемела все дороги ни пройти ни проехать. — Не иначе, черти разгулялись, — стряхивая на пороге снег, сказая Роман. — Как ты, сынок, доберенноя до той волости? Пока ведро воды вытащил, до колен замело. А это ж пять верст пешком, и ветер как раз в лящо.

Александр доедал горячую картошку с конопляным маслом, запивал молоком и по давней привычке загребал в пот крошки с ходшовой, еще материнской работы, скатерти. Мачеха, как могла, угождала пасынку, и не потому, что он стал в волости каким-то там старшим, а любила и жалела его, как полного сына. И как не жалеть? Почти с пеленок выпастила четырех Романовых сирот: правла, хлоппы уже бегали, а Марылька еще в зыбке качалась. Меньшие быстро привыкли к мачехе, звали ее мамою, а Александр хоть и слушался, хоть и помогал, а все не решался и никак не называл. Когла же приходилось ее окликнуть и поблизости не было никого чужого, называл ее теткой Ганной. Зпал. что ей было обилно. Ведь она жалела сирот больше, чем другие родных детей. Иной из них такое порой выкинет, что и отстегать впору. а она пальцем никого не тронула.

Александр не раз порывался сказать этой доброй женщине «мамя», но зами словно присыхал в наговарявал голько привычное «тетка Гапна». А ведь она не побоядась пойти в дом с четка Гапна». А ведь она не побоядась пойти в дом с четка баго в дом с покадистог от башковитого Романа Соловья. Поревала вместе с ням, а лучшай кусочек берегла меньшим — Костину и Марыльке. Все это видел и понимал Александр. Только забыть родную мать он не мог, как не мог забыть е курляндские несени и сказик, ее певучай говор. Порой забегал к молчаливому, суромому деду Криштану. Тот по-сасывал трубку и подолут не спускал полнянлях глаз с внука. Наверное, узнавал в нем свою покойницу Луизу, И разговаривал с Александром только по-латышскик, словно тревожился, что внук, позабыв язык матери, забудет и мать.

Разве мог он тогда изменить матери и называть хоть и добрую, не о чужую женщину так, как называют только единственного человека на свете. — мама.

А когда вернулся с фронта, сразу же назвал тетку Ганну мамою. Она не выдержала, расплакалась...

Александр встал из-за стола, поблагодарил и начал собираться.

- Ничего, отец. На фронте пе в такую метель спали в окопах, и черт не брал. А тут до волости рукой подать.

Сестра начала упрашивать, чтобы повязал башлык, а мачеха достала с печи свои рукавицы из овчины, хоть и тесноватые, но все же потеплее, чем солдатские.

- На ночь не ждите. Заночую в волости или у кого из хлоппев. Работы нынче по самую завязку. Так что если и не приду сколько там дней, то не тревожьтесь, известное дело, цел. Надо по шляхетским застенкам поглядеть что к чему.
- Ой, сынок, остерегайся, озверела шляхта. Зашевелились, в гости друг к другу зачастили, шепчутся да перемигиваются. А нынче остановил меня Банедик Гатальский и допытывается: «А скоро, Роман, твой комитетчик грабить нас припрется?» Я и говорю: «Мой сын чужой нитки не тронул и не тронет. Народ его, говорю, выбрал, так он по закону и поступает». А он кровью налился да как разошелся: «Это какой же народ выбирал? Мы ж не выбирали. И Перегудов там, и Плышевских, и Ермолицких не было. А мы что, скотина, по-вашему? Не народ? Мы тебя, - кричит, - Роман, пожалели, в свой застенок пустили, приютили, земли от себя по шматку оторвали, чтоб с голоду не околел, а ты, вместо благодарности, со своим антихристом хочешь нас на шворке вздернуть, детей по свету с торбами пустить. Ни черта, - говорит, лопнет ваша свобола, еще кровавыми слезами умываться будете».

Александр слушал, стиснув зубы. Желваки ходили по худому, заостренному лицу.

— Когда это он?

 Вчера в обед. Везу это я хворост, глядь — идет. Позпоровался, юда, и начал...

- Спасибо, батя, что сказали. А испугались зря. Они наших кровавых слез уже попили, довольно! Конец ихнему богу. Ну, будьте здоровы. - Александр, пригнувшись, вышел из хаты и, проваливаясь в сугробах, зашагал в волость.

Марылька долго глядела ему вслед. Ее охватил страх, что брат идет один через лес, что завируха заметает его следы, что на их семью, затаившись по-звериному, глядят все застенковцы. И до этого здесь все были Соловьям чужие — никто не заходил в хату и их не пускал дальше порога, а теперь проходят, опустив глаза и словно не узнают ни батьку, ви Марыльку, ни мачеху. Канкется, кивьем бы проглотили. А вечером, выглявены вз хаты, посмотряны на эти трянадцать присадистых, крытых железом изб за высокими заборами, с наглухо закрытыми ставиям — и канкется: за ях толстимы степами иопошится что-то недоброе и страшное. Захолонуло сердце, когда Марыльки годумала о брате.

Поднявшись на крыльцо волости, Александр развязал билык, отряхнул шинель, постучал каблуком о каблук, сбивая свет и грядь с сапот.

В зале, у жарко натопленной грубки, сидели Параска Ковалевич и Микодам Гошка. Женщина кресалов высокала кекру и раздувала желтый трут. «Неумтю солдатка с горя закурыла?» — удивился Александр, но, зактив заткнутый за ремень рустой рукам Микодымовой шенели, все понял. «Душевыме наши женщины, отамвчивые Нужда приучила як и нахать, и косить, и лапти плести. А дай такой Параске пожить по-человечыи, наряди в шеловое платье да шланку, выведи на Невский — рти поразвают… Ныяче же ей с детьми хлеб нужен, семяи хотя бы немножко, чтоб весной с пустым кливом не остаться».

Председатель присел между Микодымом и Параской, протянул красные окоченевшие руки к горячей дверце.

— Вот это свишет! — заговорил Микодым. — Глянул

в окно, думаю — сентовик тапцится, а пригляделся — председатель. И чего тебе в то Хоромное ходить? Ночуй хоть у меня. Тебя любой примет.

 Это верно, да стариков с сестрою обижать не хочется.

Параска слушала, опустив пушистые респицы, только порой поглядывала на Соловья и вновь отводила глаза. Затем втроем зашли в комнату председателя. Сбоку за столом, заваленным толстыми прошированными книтами, сидел Максим Левков. Он передистывал страняцы и выписывал что-то в школьную тетрадку. Александр поздоровался и поштил:

 Не ревизию ли надумал делать старой царской волости, бумажная душа?

Это точно. Вот гляньте — швуровая книга межевого обмера земель нашей волости, — он открыл серую в разводах обложку, — за тысяча девятьсот десятый год. По-

любуйтесь. У Ермолицких и Перегудов больше земли, чем у восьмилесяти рупнянских мужиков.

— Это и без книги видно, — вставила женщина. — Да разве сравнишь наши пески да трясину с той земелькой, что шершни пол себя полтребли?

Теперь сравняем, Параска. Давайте рассказывайте,

что вы с Миколымом выяснили.

Микодым вытация из-за пазухи лист конторской бумаги, разделенный на два столбика. Над одним жирно, наслюненным карандатиом было написано «кому», пад другим — «что надо». Микодым начал называть фамилип ядов, солдаток, инвалидов, вечных батраков, у которых не было им коня, им коровы, ни семян на веспу. Параска только кивада головой да то и ледо присказывада.

Ой правда, ой голытьба, почище, чем у нас.

В списках часто повторялись одинаковые фамилии: Ковалевичи, Гошки, Падуты, Жулеги. Поэтому Соловей все время останавливал Микодыма:

Это который Ковалевич, Кажушка или Ершик?

Микодым называл уличное прозвище и читал дальше.

— Напо булет в каждом селе организовать комптеты

бедноты. Они будут советской властью на местах. Пусть собирают людей и решают, кому, чего и сколько давать. А теперь надо забрать все лишки зерпа в павском дворе и у застепковой шляхты. Свезем в магазин и будем раздавать бедноте.

— Жди, отдаст тебе шляхта хлеб, — вмешалась Параска. — Скорее, в ямах потноят вли в прорубь спустят.

ка. — Скорее, в ямах погноят вли в прорубь спустят. — Пусть только попробуют! Кон-фис-куем, — по склалам произнес Соловей незнакомое слово и тут же объяс-

нил: — Силой возьмем.

— Взять, может, и возьмешь, а чем отдавать будешь? Вот припрутся легионщики или еще какая зараза, что тотда? — высказала Параска свои тревоги. — Вон в Бобруйске, говорят, поляки что котят, то и выделывают. И Советы от нях попрятались. Ты их один раз попугал, смотри, чтобы они не припомивли тебе.

 Не бойся, Параска. Не пустили и не пустим. А то, что болтают шляхтянки в церкви, не слушай и другим не

пересказывай.

 Кто тех шляхтянок слушает? Золовка моя вчера из Глусска от доктора ехала, у меня ночевала. Говорит, все местечко как пчелиный рой гудит. Балаголы из Бобруйска пробились. Раньше они бородатые были. Теперь и родные дети не узнали: саблями их «канарейки» <sup>1</sup> побрипомполами расписали и товар весь забрали. А Советов. говорит, и пуху не слышно.

Все внимательно и настороженно слушали Параску. Задмался и Соловей. Может, если бы кто, другой плед, не поверил бы. А в том, что рассказывала Параска, чувствовал, была доля правды. Но непьзя показывать тревогу и беспокойство. Алексанти ульбичлся и пошучлу.

— У генерала одни заботы, у нас — другие. — Потом серьезно добавил: — Нужно быстрее комитеты бедноты создать и провести конфискацию. А если сунутся легионеры, встретим еще лучше, чем в прощълый раз.

Параска с Микодымом собрались уходить по комбедовским делам. Прощаясь, Соловей посоветовал им вечером собрать свой комитет и прикинуть, сколько у каждого куляка можно ваять зарина.

Оставшись одип, Александр задумался. Он знал, что мятежный генерал не простиг им — обязательно пошлет своих солдат на Рудобелку. Он ждал вестей из Бобруйска, но их не было. Молчали и хлопцы из Ратмирович. А туп а тебе — Бобруйск, говорят, захватил польский мятежный корпус. Видио, уездный комитет в подполье. А как точно узнать? Надо пока самим принимать решение. И такое, чтобы и на шлаг не отступать от декретов реводюция.

На какое-то митовение Соловей почувствовал себя отрезапизм от всего света. Газеты в последнее время ие приходят, — зпачит, их в Бобруйске перехватывают легионеры мятежнюго корпуса. Вестей из уездного комилета давно нет, — видно, никан не могут связаться. А какие планы у Довбор-Мусницкого? Если правда, что авхватыя Бобруйск, то, конечно, вахочет расширить свои валдения и с новой силой ударит по Рудобелке. С какой стороны? Конечно, с келезвиодогомной.

Левков словно угадал, о чем думает председатель.

Что делать будем, Александр? Два десятка польских карабинов, штук пятнадцать трехлинеек да с полсотни берданок у нас есть. Соберем еще кое-что. А у них армия, пулеметы, гранаты.

 И все же мы сильнее любой армин. Те не знают, чего они хотят и за что воюют. Видал бы ты, как ле-

<sup>1</sup> Презрительное прозвище легионеров за желтую форму.

гионеры отдавали нам карабины. Слояно радовались, что сбыли их. Да какие они там, к черту, поликий Католики адепшие, даже слова по-польски сказать не умеют. От немецких пуль спасались в этом корпусе. А у нас народ. Кому стредить не на чего — «ураз кричать будет. И это, брат, большая спла! Надо сегодня и завтуя, Максине, по тревести отради моблике к станции. Создаты наши в лап-тах и свитках ходят, так что пикто ил о чем и не догажется. А чуть что — па-за любого куста влушя. Отобьот панов, реавины на плечи — п пошли овечкам сено припа-сать. Попробуй найди их. Амупрею с Проклопо макажи, чтоб до утра примерко полсотия человек с гранатами и винговками отправали на Ратмировичи.

К полудию выога утпила. Выглянуло соляще, запскрылись сутробы и заваленные снегом крыши. По улице, скрипя полозьями, пополяли сани с дровами, соломой, сеном и мешими ометь. Это течение жизни навевало Александру невессыве думы: сколько еще придется драться, сколько крови пролить, тобы народ зажил спокойио, по-человечески, чтобы почувствовал себя холянном на этой земие. Революция только еще начинается.

А еще мучила неизвестность. То, что рассказала Параска, очень походило на правду. Надо поговорить с ревкомовидами и что-то делать, срочко, немедленио. Анупрей с Максимом Усом по селам организовывают отряды, раздают оружне и патроны, назвачають зваюдных. С ними, навериюе, и военком — Прокоп Молокович. Неужели они инчего не закот, ничего не сылькали?

Приоткрылись двери, и в комнату вошел незнакомый мужчина в черной поддевке, невысокий, но шпрокоплечий. Круглое лицо заросло густой, лохматой бородой, изпод припухлых век смотрели острые, произительные глаза. Он поздоровался, стоя у порога, и спросил:

- Где мне увидеть товарища Соловья?
- Я Соловей. Что вы хотели?
- Хотел познакомиться и передать привет от Платона Федоровича.

Соловей аж вздрогнул. Платон Федорович Ревинский — председатель Бобруйского укома — посылал его сюда, обещал помогать и держать связь.

 Садитесь, товарищ. Кто вы и откуда? Давно ли видели Платона Федоровича? — засыпал незнакомца вопросами Александр.

А тот не спешил. Бросил в угол набитую чем-то торбу, искоса посмотрел на секретаря и неторопливо начал:

 Из Глусска пришел к вам. А фамилия моя Мозалевский. — Он снова покосился на секретаря и улыбнулся.

Левков подскочил с места:

 — А чтоб ты скис, Иван. Ну и артист. Голос вроде знакомый, а лицо — хоть убей, первый раз вижу.

Они пожали друг другу руки, перекинулись несколь-

кими словами и сели.

 Дела таковы, хлопцы. Довбор-Мусницкий со своим корпусом окопался в крепости, поднял мятеж, занял Бобруйск и двинул на Осиповичи. Отказался подчиняться советской власти и разогнал Советы. Уком ушел в полполье. Но работу ведет, как и раньше. Товарищ Ревинский прислад нашего глусского хлопца. Митю Жижкевича. передать вам, что генерал не забыл, как вы встретили его солдат, и хочет отблагодарить — ударить по Рудо-белке. И не лишь бы как — бронепоезд готовит. В тупике на Березине стоит. Ремонтируют его деповские хлопцы. Тянут, как могут, Метелица помещала еще, а то, может, его бы уже и отправили. Теперь дорогу расчищают. Так что скоро ждите. Прикатит. Платон Федорович просил, чтоб и этих не хуже встретили. А еще апресок прислал: чайную по левой руке на Муравьевской, как раз против рынка, знаете? Если кто из ваших зайпет, пусть сапится за крайний столик у дверей. Спросит подавальщица, что принести, просите дюжину вареных раков. Она ответит: «Раков у нас не бывает». Скажите: «Тогда дайте три стакана чаю без сахарина». Чай она принесет, а под блюдечком булет записка, кула нало илти. Платон Фелорович жлет от вас вестей. Вот и все мои новости. - закончил Мозалевский.

Он посмотрел на пол. С ног натекла большая лужа, и он отодвинулся, чтобы не промочить свои огромные залатанные валенки.

 Как же ты добирался? — спросил Левков. — Хороший хозяин в такую поголу и собаку не выгонит.

 — А я сам себе хозяин. Сложил колодки, дратву, вар в торбу, сказал дома, что пойду по застенкам на заработки: кому подметки подобью, кому новую обувку пошью. С одним подъехал до Касарич, другой до Холопенич подвез, а тут — и рукой подать. Дома, хлоппы, мне оставатьси недьзя. Позавчера легионеры в Городке были. Вилюта с ревкомом выехали в Березовку. Приказ членам партии — разойтись по селам. Кто с колодками, кто с ножницами, а кто под видом шорника подались. Приказано вести работу в людской туще. А я к вам на помощь, если примете.

 Он подошел к своей торбе, развязал ее, достал старые, порыжевшие голенища и вытащил из них два нага-

на с полными барабанами патронов.

 Конечно, пулемет был бы лучше, но и эти сгодятся. Я не с голыми руками пришел. — Он положил револьверы на стол.

Александр сидел настороженный и хмурый. Потом положил наганы в ящик стола и закрыл его.

Мозалевский заморгал глазами:

— Ты что ж, обезоруживаешь меня, товарищ Соловей?

Уже обезоружил, — спокойно ответил Александр и показал на толстую торбу. — Вон твое оружие. Оно теперь надежнее наганов.

Не понял Соловья и Левков:

 Что ты, Александр? Ивана я знаю не один год, это же свой в доску человек.

А я разве говорю, что чужой? Партийный билет, товарищ Мозалевский, сдашь Молоковичу, а сам...
 Партийный билет я инкому не отпам! — вскочил

 Партийный билет я пикому не отдам! — вскочил Мозалевский.

 Что вы оба как дети! Не можете дослушать до конпо продолжал Соловей тем же спокойным тоном. — Пойдешь со своими колодками по кулацким хуторам и застенкам. Шить ты умеешь?

 — А как же. Какие хочешь. Головки, вытяжки, хромовые, юфтевые, с рантом и со скрицом могу. Батька

был сапожником, и я с детства шилом кормлюсь.

 Это хорошо. Работы тебе хватит. Шляхта форсить любит. Поживешь у одних, у других, наведаешься к Перегудам, к Винярским. Шить шей, но и принюхивайся, чем там нахиет. Дошло?

 Черт его знает. Я думал, партийное дело дадите или. может, вместе с отрядом пойду...

- Это и есть партийное дело. Нас ты не знаешь и не видел. Крыть можешь сколько влезет. А молиться умеешь?
  - «Отче наш» и «Богородицу» знаю.

Не забывай молиться. Шляхта набожных любит.
 Хоть сама черту служит, а богу молится.

Соловей смотрел на глусского сапожника и ждал, что тот ответит.

- Вот это ты хитро придумал, поднялся с места Левков. — Сразу и я не допер. А тут на тебе — план, стратегия.
- Разведку, значит, поручаещь? спросил успоконвшийся Мозалевский.
- Без разведки воевать нельзя. А воевать нам придется еще долго в упорию. Оттуда легиоперы прут, педобитые беляки, адесь пляхта притавлась, мотчит, а зубы точит. Как только пропиохет, что белополяки ндут, зашевелится, вз-за угла в сивну стрелять начиет. Дия три послоняйся по Карпиловие и Ковалям. Может, кому морщаки і залатаешь. Это у нас модельвая обувь. Разнесотся слава про доброго сапожника, и пляхта сама тебя потапит на хутора.
  Соловей подвялся. Только теперь Иван Мозалевский

рассмотрел его с ног до головы. Когда сидел за столом, казался высоквы и широкспысчим, а встал — мужчива среднего роста, пушловатый, обыкновенный деревнский парень с хорошей вовиской выправкой. Он крепко пожал Иван уруку и пожелал успеха. Иван прекинул через плечо торбу и вышел из ревко-

Иван перекинул через плечо торбу и вышел из ревкома. Над крыльцом, залубеневший от мороза, потрескивал

на ветру красный флаг.
«А в Глусске уже наверняка легионеры», — с тревогой полумал Мозалевский.

## 1C

Бойцы самообороны жили в своих деревнях и на хуторах. По утрам кололи дрова, кормили коров трусянкой, резали косами сечку, носили в ушатах паренку <sup>2</sup>, ла-

<sup>1</sup> Лапти из кожи (бел.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Запаренная, мелко изрубленная солома для скота (бел.).

тали комуты, ладили сани. Но стоило примчаться соседскому мальчишке, сказать: «Анупрей наказал к вечеру всем собраться» — и они бросали все, набивали карманы патронами, собирали в узелок харчи, цепляли на плечо карабии или винтовку и собирались в хате свеого взеодного. Потом заваливались в плетеный кузов подводы и уезжали.

...На хуторе версты за полторы от Ратмирович собралось человек тридцать воруженных мужиков из Рудобельской самообороны. Разоплись по двум хатам: грелись, перекусывали, курили. Кто дремал на печке, кто байки посказывал.

Анупрей объяснял своим бойцам, что поляки собираются напасть на них на бронированном поезде и захватить власть в волости.

— Задача такая, — говорил он, — отбить у легионеров охоту ездить к нам, а если повезет — разжиться карабинами и патронами.

Многие сроду не видели бронепоезда, но слыхали, что его никакая пуля не берет. Граната взорвется, осколки забарабанят по железу, а ему хоть бы что. Как же против бронепоезда с карабинами да с двустволками!

О своих тревогах хлопцы сказали командиру.
— Мы его сюда и близко не пустим. У него железо.

а у нас головы на плечах. Вот и посмотрим, кто кого обхитрит.

А где же Соловей? — спросил кто-то из бойцов.

 Может, нас подбил, а сам в кусты? — послышался во мраке хаты чей-то голос.

— Что ты там, сопляк, плетешь? Лучше скажи, почем дрожники продаешь? — заступился за товарипка Ничипор Звоикович. — Он, брат, на фроите не то еще видывал. Георгиев абы кому не дают. А у него их два, и медалей пелая жменя.

Товарищи, Соловей здесь. Всем сам командовать бу-

дет, — успокоил Драпеза.

Мужики загудели и зашикали на хлоща, который и на самом деле испугался не виданного никогда бронированного чудовища.

А Соловей, Прокоп Молокович и Левков сидели в Прокоповой хате. В камельке, то затухая, то разгораясь сиова, трещали смоляки. Из-за трубы то и дело высовывались и тут же прятались две белобрысые головки. Прокопова женка на лавочке у припечка чистила фасоль и так была поглощена своим делом, что казалось, не видит и не слышит мужчин.

Они переговаривались тихо, Прокоп посмотрел в окно.— вилно, кого-то жлал.

Идут! — обрадовался он.

В сенях послышался мяткий топот валенок, а может, лаптей, и в хату вошли два молодых хлоща. Один в длинной суконной свитие, подполеанный красаным кушаком с кистями, другой — в коротком кожушке и облезлой затчый шлике.

Прокопиха сразу узнала Сымона Вежавца и Амельяна Саковича. Они каждую зиму валили лес или пилили на станции дрова. Земли было мало, семьи большие. Вот

и ходили на заработки.

Они поздоровались и стали у порога. Соловей вышел навстречу, посадил рядом на лавку и спросил, хорошие ли у них пилы. — Точим, бо кормимся ими, — ответил Сымон и по-

- думал: не новый ли подрядчик приехал на работу нанимать? — Та-ак, говорите, острые пилы, и сами, вижу, хлоп-
- цы что надо. Крепкие.

   На силу не жалуемся. Любую сосну повалим, куда
- глаз покажет, набивал себе цену Амельян.
   Вот и поможете нам повалить одну штуковину.
- С легионерами. Хлопиы не сразу поняли, чего от них хочет этот чело-
- люнцы не сразу поняли, чего от них хочет этот человек в военной гимнастерке.

   Я председатель Рудобельского волревкома, Нашего военного комиссара Прокопа Молоковита вы знаете.
- Мы не должны пустить в нашу волость легионеров. И, помолчав, спросил: — Или, может, пускай приходят? — А на чевта они нам сдались? — ответил Амельян.—
- А на черта они нам сдались? ответил Амельян. Только как ты их не пустишь голыми руками?
- Руки у нас не голые. Берите пилы и идите за мной, — вставая из-за стола, сказал Соловей. Поднялись и хлопцы.
- Вы только скажите, товарищ председатель, что делать, а мы готовы, — отозвался Вежавец.
  - Придем на место, все расскажу.
- Александр надел шинель и вышел из хаты. Следом за ним подались Сымон с Амельяном...

Молодой месяц затянули облака, п он шикак не мог пробиться сквоза ви нелену. И от этого ночь была серовато-синей. Поблескивал на сутробах снег. Вдоль пакатанной полозьями дорога стояли принушенные инеем деревья. Под высокви небем, среди просторов белых полей люди казались маленькими и беспомощными. Вокруг было пихо-тихо. Но где-то а заснеженными лесами, за морозной дымкой ночи наверняка уже лязгали колеса бронированного чудовища, в темпым вагонах сидели солдаты в колеферератках и шинелях из английского сукна. И что их сюда голия? Они никогда не видели людей, что живут на этой земле, готовых кее отдать за свободу, за право самим распоряжаться своей судьбой. За что же этих людей должных соллать?

Нет, они и на этот раз сюда не придут, не должны прийти. Александр подстегивает своего коня, скрипят подозья, из-поп копыт взвивается спежная коошка.

Остановились в лощине водле молодого ельпика. Вожми привядали к суку, кинули коню охапиу сена, а сами полеэли на крутую насыпь. Рельсы тускло поблескивают, — видио, начивают ржаветь: поезда ходит редко. Удивительно, как они вообще еще ходят! Хозяита дороги пока нет. Только иногда мешочники везут соль и махорку, чтобы обменять на картошку и крупу. Да вот очумелый генерал гонит своих «жолнежей» на непокорных рудобельских мужщков.

А опи и на самом деле непокоряще, добрые в любям и лютые в ненависти. Потому что выервые мужик узнал себе пену, узнал, что и он человек. И для него «мир на-родам», «земля крестьннам» — это больше чем декрет. На его руках еще не отошли мозоля, на спяне, густо посо-ленной ногом, еще зудят рубцы от плавского кнута. Та кизань еще вот тут комом в гора стоит. А вы хотите отобрать у мужика его власть, его свободу. Не трогайте нас, не гневите, панове! И самый добрый человек страшен в гнеме. Увидит мужик в траве перешелиное гнеадо и обкости его. Но любой из лас разорвет пасть зебесившемуся волку и не пожалеет, что первым пошел на него. Куда вы дезет не вы-дел. А вы на ноезд надеетесь. Куда он дойдет? Подумали ли вы?

Когда остановились, Соловей спросил:

Ну, что будем делать, хлопцы?

Над заметенными снегом берегами неширокой реки выитчулся мост на толстых сваях. Ничего не говоря, Сымон закутался плотнее в свою свитку и по хрупкому снегу съехал под мост. Амельян следом пустил пилу, а за ней и сам.

Зашаркала, завизжала пила по настывшему дереву. Александр спрятался за куст заиндевелой ольки и стал всматриваться в даль: нигде ни огопька, ни живой души. Только слышно, как вгрызается в дерево пила и сопят под мостом хлопим.

Может, подменить кого? — спросид Соловей.

— Ты поглядывай, командир, а чуть что — свистни, отоавались хлоппы.

Когда подпилили все сваи, вспотевшие, вылезли на мост.

 И всего-то страху, — сказал Амельян. — Ну и сковал мороз. Не потянуть пилу. Пришлось еще по разу пройтись.

 Развод маловатый, — объяснил Вежавец. — Принимай работу, товарищ председатель.

 Утречком легионеры примут. Спасибо вам от ревкома и от советской власти вообще.

Вернулись в деревню. Сымон остановил Соловья:

— Мы не только пилить умеем, товарищ председатель, еще и стрелять. Возьмите нас в свой отряд. — А из чего стрелять будете?

— К из чего стредить оудете:
 — Какая-нибуль ломачина найпется, а там, может,

лучшим разживемся.
К утру рудобельский отряд расположился в кустах

 к утру рудобельскии отряд расположился в кустах у берега речки. Соловей приказал притаиться, чтоб и духу не слышно было, стрелять только по команде.

На холоде времи словно замирает и еле ползет. Меранут колени, коченеют руки и поти. Но пичего не поделаещь, надо неподвижно лежать и молчать. Все всматриваются в темпую степу леса, прислушиваются, не гудят ли рельсы.

Тишина.

Соловей лежит на левом фланге, Дранеза — на правом. Оба думают, чем все это кончится. Если легионеры не заметят ловушики, поседя возбирет на мост. Ох и грохот будет! Полезут друг на друга бронированные вагоны, заскрежещет железо о железо. Ломая поручин, рельсы и опры, все полетит под лед. Жаль только мапинистов... А если заметят? Придется драться. Может, кто-то погибнет из этих хлопцев, кого-то ранит. А тут и куска бинта

нет. Промашку дали.

Но что это? Над лесом взвился дымок. Он растет и приблажается. Задрожали рельсы, послышался приглушенный расстоянием гул. Все без команды взялись за винтовки, карабины и ружья, притавлись.

Из лесу медленно выползвет что-то неуклюжее и серое. Дым вырывается откуда-то из середины состава и расплявается бельм облачком. Впереди движется металлическая платформа с крышкой, будто у гроба. Видиы бойницы и еще какие-то отверстии. Черев них наверия-

ка смотрят чьи-то глаза.

Поезд остановился за несколько саженей до моста. Оп не решвется въехать на него. От состава отделилась низенькая черная фитурка, такая черная, что от нее, кажется, остаются темные пятна на снегу. По всему, кочегар. Он полкинт к мосту и смотрит вниз.

«Эх, дурачье, опилки не присыпали снегом», — злится Сымон Вежавец. А ему так хотелось, чтоб эти ощетинившиеся железные гробы вместе с мостом полетели в про-

рву замерзшей реки.

Человек в червом заходит сбоку, спускается по откосу, потом машет рукой и бежит назад к поезду. Из люка первого вагона высовывается конфедератка. Кочетар останавливается, задрав голову, что-то говорит, размахивая руками, и бежит к паровозу. Поезд стоит, слояно раздумывая: идти или не идти? Пышет паром — и ни с места.

Из серых стальных вагонов вылезают три легионера с белыми нашивками на воротниках. Держа карабины на-

изготовку, они осторожно идут к мосту.

 — Эх, влупить бы им, чтоб потроха разлетелись, шепчет Яков Гошка, сжимая винтовку.

Не чхни! — зло шипит Соловей.

Легионеры идут осторожно, — видво, чувствуют, что кто-то следит за ними, что на том берегу не так пусто, как кажеста. Они накловяются, осматривают мост, наверияка не доверяя кочегару. Но никто из них не отваживаестя спуститься на лед. Они, боязливо оглядывають и не опуская карабинов, пятятся к поезду, хватаются за поручии и уже из вагона машут машинисту в ту сторону, откуда приекали. Заныхтел, залопотал наровоз, вздрогнули, заскрежетали железные гробы вагонов и подались назад. Из щелей и люков полыхнуло, и через какую-то долю секунды прокатился гулкий зали, залаял пулемет, ссекая сучья ракитинка и осымая иней с голых олешия.

Ох, как хотелось ответить хлопцам дружным залпом! Командиры едва сдерживали их.

Поезд нехотя, медленно двинулся назад. Соловей приказал отряду отползти в лощину и всем встать. Хлопцы стряхивали снег, хлопали друг друга рукавицами, топали и прыгали на месте.

 Ну и чесались руки пальнуть, — признался Амельян.

— Я их, гадов, на мушке держал, пока в вагон не спрятались; так и подмывало хоть одного уложить, —

клациул затвором Яков Гошка. — А что на этого? Ну убил бы одного, другого, а сколько их там было зпаешь? У пих же пулеметы, пушки, патронов полные цинки. А ты с винговкой да карабшном хотел на бронированный поезд цтих. Полузгали 6 нас, как

Прокопиха фасолю, — объяснял Соловей. — А так и сепо цело, и козы сыты. Где мало силы, умом надо брать. — Интересно, что еще придумает генерал? — спросил Левков.

На этом не остановится, что-то придумает, — ответил Соловей, — а тут и без него дел по самые уши.

Довольные, что все так обощлось, партизаны расходились и разъезжались, кто на посты в Ративровичи и Оземлю, а кто по своим деревним и хуторам. Многие жалели, что даже и пострелять не довелось. Соловей успокапвал хи

 Все только начинается. Еще надоест стрельба.
 Драться будем до последнего, но никакой погани и близко не пустим.

Члены ревкома зашли к Прокопу Молоковичу. Печь уже истопили, в хате было подметено и убрано. Прокопиха поставила на стол большой чугунок горячей картош-

ки и глиняную миску простокваши.

Ешьте, мужчинки, намерэлись же и проголодались.
 Мужчины сели, начали брать подгорелые сверху картофелины, чистить их и со смаком есть. Первым заговорил Соловей:

- Сил у нас маловато, патронов и винтовок еще мень-

ше, а генерал напирает. Чем будем отбиваться, товарищи? Как будем защищать советскую власть?

 Я думаю, надо послать наших людей в Минск к товарищу Мясивикову. Пусть дадут немного оружия, патронов, а может, и пулеметом разживемся, — предложил Молокович.

— Хоть бы маленькую пушку дали. Мы б им тогда

ноказали, как надо воевать, — подхватил Двапеза.
— Вот и собирайся в дорогу, Анупрей. Подбери себе хлощев, напишем бумагу, возымете пару добрых коней, подъедете докуда можно, а там пробирайтесь тде боком. Не маленькие, головы на плечах есть. Гле лучше проехать, подумаем вместе. Члены ревкома согластий — спросли Соловей.

Чего ж нет? — доедая картошку, ответили мужчины.

#### 11

...Долго добирался Анупрей со своим хлопцами до солдатские теплушки, мерали на полустанках. Никто толком не знал, куда и откуда идут поезда. А они все-таки нет-нет да и кодили.

Около полудня приехали рудобельцы в Минск. Узкие сиетом, правления вавалены сиетом. На воквале полно солдат, жепщин, детей, стариков. Все ругаются, крачат, куда-то бегут, толкаются. Плачет молодая женіцина в потергом пальто и старенькой шляпке, на нее никто не обращает внимания. На лавках и под лавками сият взмученные люди, хранят и тяжело дышат открытыми ртами. Кругом грязь и мусор.

Анущей, Яков Гошка, Ничипор Звонкович и еще три ввленках, а кто и в лаитях, подались на Подгорную улицу вскать Военко-революцюпный комитет. Вывесок пикаких не было. Приходилось все время спранивачения

Наконец вошли в просторный зеленоватый дом. И здесь, как на вокзале, битком набито людей, шумно и дымно. По лестнице вниз и вверх с бумажками, с длин-

ными полосками телеграфных лент снуют военные и штатские, за закрытыми дверьми стучат машинки, кто-то кричит в телефон.

Анупрей подошел к солдату с красной повязкой на руве начал допытываться, где можно найти Мясныкова. Тот удивленно и подозрительно посмотрел на мужчин и спросял, кто они такие и чего им надо от главнокомандующего Западным фонтом.

 Только покажи где, а что падо, мы сами скажем, настанвал Анупрей. — Ты ж тут за дневального стояшь, вот и отвечай, когда у тебя спрашивают. Тыкаться из дверей в двери нет времени. — Й он показал ревкомовскую бумажку.

Топайте, мужички, на второй этаж, — кивнул на

лестинцу дежурный.

Все двинулись следом за Авупреем по узкому мрачному коридору. Их обходили и голкала быстрые военные. В пебольшом кабинете павстречу им поднялся молоденький парень с припукшими красивыми губами, гладопричесанный на пробор, одетый в зеленый, чересчур широкий в плечах френч. Анупрей молча протянул ему бумякку, написанную Соловьем и Левковым. Тот прочитал просьбу ревкома, взглянул на мужиков, еще раз на бумакку, ульябаулся, вежливо попросыт минутку подождать и, не закрывая дверь, пригласил в большой кабинет.

В комнате было несколько пожилых военных, возле самого стола примостался седоусый, кряжистый человек, похожий на парвовозного машиниста. Когда вошла рудобельцы, все замолчали. К ним подошел довольно молоой, смугалый мужчина в соддатской кимастерке, подвижный и очень стройный. Подал каждому руку, пригласил сесть на потертый кожаный диван и вдруг весело засмеялся:

— Несколько месяцев назад на этом диване сидел кто бы вы думали? Сам Довбор-Мусипцикий. А теперь сидат рудобельские партизаны, да, да, вменно партизаны, и проект оружие, чтобы бить этого спесивого генерала. Вот так ироння судобы. Хорошо вы его бьете, товарищи, по-пастоящему, по-большевистски. Оружием мы вам поможем. — Он обратился к присутствующим воепнык: — Как думаете, чем будем их вооружать, товарищи? Учитывать надо условия и расстоящие.  У Василия Викторовича есть, да оттуда и добираться ближе к ним в лесную республику, — посоветовал усатый военный в кавалерийской шинели.

Действительно, это, пожалуй, удобнее всего. — Мясников подошел к столу, взал ласт бумага и пачал быстрописать толстым синям карандациом. Перечатал, положил в конверт и спова подошел к дивану. Передавах Атупрею пакет, объясныя: — Сейчас же отправлийтесь в Осшовачи. Туда только что уехал товарищ Каменщиков. Получие триста ввиговок. Как думаете, пока хвати? — Рудобельцы заулыбались. — Две полевые пушки, шел пумеметов, патрони, спаряды. Вот записка военном; коменданту воквала. Он вас отправит с первой оказией. Спешите. В Осцпорачах не очень спокойно.

Рудобельцы поднялись и начали благодарить.

— Это вам спасибо от революционного правительства. И передайте своим товарящам, чтоб держались. Поднимайте на борьбу соседине волости, народ пойдет за вами. А там у вас такая крепость — ни один черт не достанет. Леса, болога — ваши созвинки. Скажите, а кулаки, пу богатен местные, не пробуют выступать против советской власти?

— Пока не высовывались, — ответил Анупрей, — по в застеннах царские офицерики хоронятся и урядник на дальних хуторах отирается. Видно, попробуют куснуть. Оружие у них есть. Но мы теперь богаче их. И свой глаз в застенках имеем.

— Передайте товарищам Соловью и Левкову, чтобы обязательно держали связь с Бобруйском. Уком там пока в подполье, но действует... Ну, как говоряли до революции, с богом, товарищи. — Мясников проводил рудобельнев по лверей, попрошался, пожал даждому отку.

## 12

С ночи потеплело. Оттавли стекла, закукарекали петухи, почернела дорога, припорошеннам соломой и навозом, потемнел лес, только кое-тде на соснах еще белели спежные шапки. Хоть зима была в разгаре, но первая оттепель напомнила, что весна не за горами, что пора думать, как лучше панскую и шлахетскую землю вспахать и засеять. Весну ждет вся изголодавшался беднота, мечтая о своем загончике и полоске лута, о своем коже и кружке молока для позеленевших за звим детей. Революция дала ежило, вернула мужикам право на все, что веками отбирали у них камергер двора его императорского величества Иванеико, его деды и прадрам, а незадолго до Октября — худосочный баров Брангель.

Но никто никогда не отдавал награбленное без боя. Вот и надо драться, чтоб возвратить добытое мужицкими руками. И долго еще придется сражаться, много пролить крови. чтобы декреты реводющи стали законами для всех.

Корпус Довбор-Мусницкого дошел до Птачи и, говорят, жмет на Минск, а тут надо продержаться, отбиться, перекитрить, выстоять, пока подойдет Красная гвардия, и вместе с ней туркуть фанаберистых легионеров, чтоб и духу их здесь не было. Быстрее бы приехали хлопцы из Минска, тогда бы можно было вооружить всю бедноту и так ударить, что только бы первя легсял.

- Александр Романович, спросить у вас хотел, перебил мысли Соловья смуглый хлопец с цыганскими глазами. Он сидел на крыльце ревкома и ждал председателя.
- Чей же ты будешь? окинул взглядом незнакомца
   Соловей. Повырастали так, что и родного брата не узчасти.
  - Кондратов я, Ковалевича Кондрата. Может знаете?
     Кто не знает Кондрата? Как же тебя звать?
- Иваном. Батрачил у Ермолицких на хуторе, вот и не видели меня тут, а теперь хознин взял да прогнал.
  - Чем же ты не угодил ему?

Иван замялся, опустил глаза и начал шаркать морщаком по мокрым половицам крыльца.

- Любимся мы с ихней Гэлькой, замуж она за меня хочет, а старики, как дознались, — на дыбы и выгнали меня
  - У Соловья от упивленья округлились глаза.
  - Шляхтянка за батрака замуж?
- Какая ова там шлахтяцка? Не ихвего ова роду, Не в родителей пошла. Жалеет всех, сама как батрачка. А теперь убежала вз дому. Спровадили было ее к тетке па хутор. Побыла-побыла, да и говорит: «Домой пойду», а сама пе домой, а в Хоромиць удрала, к эковомисе в вивыки

нанилась, за харчи служит. Старик уже к моему батьке прилетал. Отдай, говорит, дочку. А тот ни сном ни духом инчего не знает. Отцепись, говорит, мне своих ртов нечем затыкать. Покричали, полаялись, с тем тот и уехал. Так и не знает, где Галька.

Председатель ревкома молча слушал Ивана. Один воюют, мерациту, аалнавотся кровью и умирают за заемию, за свободу, а у этих любовь, начивается жизнь, и тоже в муках, И кто? Батрак и пиляхняка! И тут борьба. Раньше такого не слышно было. Видио, что-то зашевелилось в душах людей.

- Так чем же, клопче, тебе ревком поможет?
- Наказывала, чтоб просил хоть с десятину земли и лесу на хату. Тогда и обвенчаться можно.
- За землю, брате, еще драться придется с легионерами, с Ермолициями и Перегудми. Они не то что леса на хату лозину не дадут срезать. Отвоюм, будет вам и земля и хата. Так и скажи ей. Если любите, женитесь иживите на зполовые.
- А как же, любим. Иван опустил голову и помолчал. — Ова добрая, работащая девка. — Потом посмотрел Соловью в глаза: — Если надо драться, то я хоть геперь. На волка с ружьем ходил, дикого кабана на острове уложил, аж четыре дробины вседил. А тут, видать, пужен больший калибр. Будет с чем, так и я запишусь в ваше войско.
- А ты сам расстарайся. Надо было пошарить под шляхетским застрешьем. Там наверняка есть.
- А то нет? На целый взвод хватило б. И Казик евоный не с пустыми руками приехал. Офицерик!
- Где он теперь и чем занимается? оживился Соловей
- Прячется что-то, и от меня тоже. Так ни разу его и не видел. Теперь, говорят, осмелел: по фольваркам да застенкам носится, вроде в сваты. А кого сватает, лихо его матери ведает.
- Это правда, брате. Теперь ему пе до девок. Записьевлильсь першин, рояться начивают. Так что вперед дли, а назад озирайся, чтоб пляхта из-за угла пе ужалдла. Опи на пап фала как бык па красное глядтя и землю копытом роют. Заревут и набросатся. Смикштил, Иван, как земелька постается;

Только теперь начинал Иван повимать, почему прачется Казик, чего ездит по застенкам, за что возненавидел сестру и почему, как только приехал он, Андрей прогиал его, Ивава, со своего хутора. Боятся, чтоб вдруг не увидело чужое око, что делается за толстыми степами.

— Так что, Иване, добывай оружие. А как — подумай за Птичыю легионеры стоят, по селам шастают, пногда отстают от обозов. Поохоться за кем-шябудь, вот и карабин. А оружие тебя выручит не раз. И десятину свою на первых порах будешь с карабином пахать, чтоб пазад Ермолицкие землю и жинку пе отобрали. А лесу на хату дадим и надел нарежем.

— Оно и правда. Захочешь собаку ударить — палку найдешь. Лишь бы было что защищать. Так и Гэльке передам. Пусть приходит.

Иван молча сошел с крыльца и быстро, словно что-то вспомнив, поспешил по раскисшей улице.

В ревкоме Александра дожидалась Параска. Опа нарядилась, как на праздник. Коротенький комушок расстегнут, пветистый платок сполз на затылок, открывая гладко причесанные червые войосы; на погах — ладиме ботинки на путовицах. Наверное, все эти наряды с самой свадьбы лежали в сундуке. Смуглые щеки по-девичы запренись. В арачках червых глубоких глаз поблескивали отопым, только возле губ легли бороздки от горьких дум, забот и нумы.

Соловей хотел ношучить, спросить, куда это она так вырядилась, но удержался: женицина, может, впервые почувствовала себя пужным людям человеком, которому опостылаело ходить в замызганных людитьсях. Он погасли узыбку, поздроваяста и спокойщо спросил:

Ну как беднота шевелится, Параска?

— А троки шевелится, хоть на одних дравинках і сп. дит. Ходили мы это с Микодымом в Лавстыки и в Рудню. Собрали самую гольятьбу, расскавали, как землю делить думаем. Микодым говорит, и я иногда словцо вставляю. А людям верится и не верится, что нанская и шлажетская земля будет ихней. Боятся тех легионеров. Говорят, шомпомим испольскуют за панское добро. Кому ж охота подставлять ребра?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Блины из тертой картошки.

 Надо, чтоб пас легнонеры боялись, а не мы их.
 Привезут хлопцы из Минска немного винтовок, мы тогда им покажем, в какую сторону лататы задать.

# 13

Уже смеркалось, когда рудобельские «послы» с горем пополам добрались до Сенповеч. Сразу бросились искать Каменщикова. Он сам только что приехал сюда, и никто толком не знал, где его можно найти. Старая стрелочница такнула замасленным флажком в темень:

 Идите вон туда, вагон в тупике. Приехал вчера какой-то командир, а тот или нет, сами допытывайтесь.

Долго ходили рудобельцы по путым, клюпая по спенным лужам. На нях покрыкивали засовые: «Проваливай, проваливай, нечего адесь шататься». И они шли дальше. Наковец в окие одинокого загона умидели горящую свечку. Постучали в закрытую дверь. Освиший голос спросил, ку и чего нало.

Товарищу Каменшикову записка из Минска.

Пверь открылась, показалась голова в папахе,

 Видно, тяжелая записка, что столько вас ее волокет, — пошутил осинший голос. — Кто из вас старший, залазь сюда.

Анупрей нащупал ступеньку, ухватился за поручни и исчез в вагоне.

В купе было накурево и подво. При трепетном оговлее свечки Апупрей разглядел человек восемь в военной форме. Они сидели вокруг стола, о чем-то спорили и говорили разом. Посреди купе стоял невысокий человек в расстетнуют френче. Когда он заговорил, все смолкил.

— Корпус Довбор-Муспицкого Красная гвардия оттеснила от Рогачева. Теперь из Бобруйска легионеры двинулись на Мивек. Миогие солдати корпуса под видом крестьяп переходят наши позиция... — И тут ов заметил Анупрея, прервал свою речь и обратился к нему: — Что скажете?

— Мне товарища Каменщикова.

Слушаю вас.

Анупрей протянул копверт от Мясинкова. Камепщаков пробежал записку глазами, принусил губу, задумался. По его выправие, по мапере держаться и говорить Драпеза сразу узяал недавнего офицера. На плечах фрепча еще не выпивели следь от потом. 4Ну, этот найдет причину, чтоб не дать», — подумал Анупрей и неожиданию услышал:

— Хорошо, чем можем, поможем. Завтра утром в шестом пактаузе вас будет ждать товарищ Васильев. Я ему все передам. Поможем и транспортом. Лишь бы только

тихо прошла эта ночь.

Каменициков подошел к столу, вырвал из блокнота листок и размашисто написал: «Тов. Васильев! Удовлетворите рудобельских партизан согласию разнарящке т. Мяс-

никова», расписался и подал листок Анупрею.

— А пока из моего резерва получите личное оружие.

Сколько вас? — Анупрей сказал, что их шестеро. — Значит, шесть винговок, по сотве патропов и по три грватах вадаст вам дежурвий. Ночевать придется на воквале.

Больше негде. Драпеза щелкнул стоптанными каблуками, приложил ладонь к шапке. Каменщиков улыбнулся и протянул ему

руку:
— Узнаю солдата. Желаю успехов вашим партизанам.
Правильно поступаете. Само ничего не приходит.

 Мы и не ждем, товарищ командир. Было б только чем, а мы любому дацим по загривку. Без струмента ж и гвилу не убъещь.

Командиры весело захохотали. Анупрей по-военному

крутанулся, аж задрожал язычок свечки. Рудобельцы получали оружие в коридоре. Анупрей

передавал его от дежурного хлопцам,

 Хоть за войну и намозолила плечи трехлинейка, а теперь с ней веселей и спокойней, — сказал Звон кович.

Потом все двинулись к вокзалу. Там, как на каждом вокзале военного времени. было людно и шумно.

Рудобельцы примоствлись возле печи. Под головы положили жестие торбочки, закугались в кожухи, свитки, запучны. Утомленные столькими беспокойными и бесопными сутками, они сразу уснуля. Ин паровозных гудков, ин грохота дверей, ни разговоров, ни ругани и криков они не слышали. Далеко за полночь содрогнулся пол, что-то натяпулось как струка и лопнуло, загрохотало, заухало, затопали сотни ног, зацокали конские копыта, затрещали пулеметы. Слышались команды, пересыпанные тустой бранью.

Свечка погасла. Люди кричали, хватали свои котомки, давились в дверях и, вырвавшись, бежали неизвестно кула.

Анупрей высалил прикладом окно.

Хлопцы, за мной!

Забренчали винтовки и патроны в торбах. Вся шестерка выскочила на перрон и помчалась вслед за солдатами. — Пержитесь вместе! — крикиул Ничипор Звонкович.

— дермитесь вместе! — крикнул гначинор овонкович. Они взобрались на желевнодорожную пасыпь. По дороге неслись пулеметные тачания, а высоко над головами выли снаряды и, ухая, падали где-то далеко за станцией. Вспыхивали розоватые отблески, и оседала под ногами вмил. Куда бегут люди, что случилось за эти неколько часов, рудобельцы не знали. Они пристали к какой-то части, ее вел тот самий усатый комалдир, которого они педавно видели в вагоне Каменицикова. Анупрей только успед сказать:

- И мы с вами.

 Становитесь на левый фланг. — И зычно скоманповал: — Построиться. Никакой паники.

Залязгали приклады винтовок, зашуршали по снегу ноги.

 Товарищи! Легионеры прорвали нашу оборону в районе Татарки, хотят захватить Осиповичи и Минск. Наша позиция— с правой стороны железной дороги на подступах к станции. На защиту революции — шагом марш!

Последними в колоние шла шестерка рудобельских партизан. Заколыхались во мраке штыки, по дорогам зазвякали подковы, загрохотали колеса, перекатывалась команиа, послышались комки и ругань.

На востоке гремели пушки, сверкали темные молнии разрывов, захлебывались пулеметы. Казалось, от близкого боя усмлился и потеплел ветер, осел разбитый сотнями ног снег. посветлело в поле.

Где-то неподалеку небо осветило багряное зарево. Оно росло и краснело, по него выдывались клубы серого дыма и языки яркого пламени. Видно, горсла деревня. Нарастал тул стрельбы, гремели разрывы спарядов, в водухе посылись притушенные крики и надывный вопль. Рассвело. Рота усатого командира сдерживала атаки легиоперов в кустарнике, неподалеку от переезда. А по дороге полали повозки с ранеными, сопели еспутанные кони, отходили и отполвали солдаты. Слева прорвались кониме уланы. Поблескивали длиниме палаши. Чувствовалось, что прорым ничем не прикроещь, что силы неравные, а впереди еще бои да бои. Надо беречь каждого человека, каждый спаряд и патром.

В этом бою был ранен Каменщиков. Его на дрезпи увезли в Минск. На повязае, переквнутой через шею, инячил раненую руку Яков Гошка. Оторванный от рукава тряпичный лоскут набряк кровью, завязанная ладонь пралипала к винговке, когда од вместе со всеми ложился в придорожные канавы и стрелял по зеленовато-серым фигуом легионегов.

А они пололи, как из потревоженного муравейника, залегали, поднимались и бежали вновь. Падали красногвардейцы, падали и легионеры на серый снег, а из перелеска шли и шли новые цепи в зеленоватых шинелях.

 Усатый командир приказал отползать на другую сторону станции, в стъпни, что пачивался за Осиповичами.
 На связанных винтовках несли равених. Отходили короткими перебежками, а редкая цепочка бойцов прикрывала товающией.

К полудию на станции и на улицах местечка на откориленных павским овсом конях гарцевали уланы. Сверкали длинные палаши, тусклю мерраля металлические накладки на козмръках конфедераток и туго сплетенные галучы на волотивках шивьсей, на погочичках.

Осиповичи занимал корпус Довбор-Мусницкого.

Одил за другим шли на Минск поезда, груженные военым спаряженем, порожняки и геллушки. Вывозилн раненых, походные кухин, оружне. Машинисты и коче гары сставляли свои объяктые угили, жен и детей, чтобытолько увести парвовам и составы, которые принадлежали революционному наподу.

Рота усатого командира остановилась на окраине старого бора. Стонали раненые. Их насиех перевязали тряпками, оторванными от нижних рубах и подштанников.

Рудобельцы распрощались с новыми боевыми друзьями, сняли шапки, постояли над убитыми товарищами, загнали по обойме в винтовки и пошагали лесом на юг, в свои края.



**HACTL BTOPAS** 

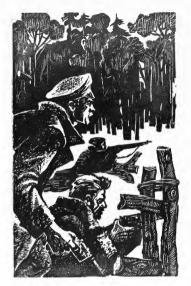



•

Лед, на реке подмыло водой. В польных бурлила черная быстрина и нечезала под порыжевшим льдом. Припорошенный соломой и навозом зимник еще держался, но 
и по нему не находилось смельчаков ездить — на самой 
середине сочлясь вода, порыжел и стал поздреватым снег 
у берегов. А главное, куда поедешь, когда на той стороле 
в нанских усадьбах дымят походиные кухни, гарцуют по 
селам легионеры — забирают у мужиков последние 
семена, режут телушек, стреляют подсвижнов и полосуют 
шомполами каждого, кто пытается хоть что-нибудь припрятать.

Тихая подтавима Птичь, словно гравица, поделила сола: в Березовке, Катке, Хоромцах, Холопеничах и Глусске стоят легюперы, а за рекою, вад Рудобельским волревкомом, быетск по ветру красный стиг. Микодым Гошко с Параскою, ломают головы пад тем, как справеднивей разделять панскуго и шляхетскую землю, чем помочь вдовам и спротам. Соловей и Левков рышут по шляхетским хуторам — на чердаках и в овинах можно наткнуться на хорошо запританный обрез или цилку с патропами, потти у каждого застенковца есть двустволка или берданка. А ныпче каждый патого.

ка дороже хлеба: ве сегодня-завтра придется воевать, может, толому сложить на берегу Птичи, по не сдаться, не пустить врага на свободную землю, по которой еще пе уснел пройтись с плутом рудобельский хлебороб. Он идет весшы, вадеется на свой надел, верит в силу и справедлявость большевистских декретов. А его снова хотат лишить этого права, снова хотят согнуть в бараний рог. Нет, васпава, не бывать по-вашему! Не отступии, не согнемся, пока силя в руках есть и глаза гладят, биться будем за свою мужицкую долю. А помереть придется — детам отдадим свое оружие: пусть охраняют землю и красный флаг яад ревкомом. Довольно! Кто сам вырвался из ярма, того назад не загомишь.

В волости становилось все тревожнюе. Кое-нак из Осыпович пробылись домой Соловьевы посланцы. Пришли и рассизавли ревкомовидам, что будто легкоперы уже в Минске, что пошли в ваступление кайзеровские дввизии, вемны закавтывают города и местечки, устранваются основательно и, видио, надолго. А ва-за реки легкоперы готовы каждую минуту ударить по волости. И наверяжка скоро ударят. Генерал не простит рудобельцам разоруженных в Ратимровичах «жолиежей», не забадл оп и оброненоезде. Не допустит, чтобы в полесских селах, как на маленьком островке, жила советская власть.

Все это повимал, обо всем этом думал Соловей со своими друзьями. Вечером опи собрались в Ковалях, в хате Максима Левкова. Горела коптинка, трещал за печкой сверчок, пахло паренкой в подгорелой картошкой. На печи, свесив босме поти, сидел чернобородый Максимов отец, Архип, пыхтел подмороженным самосадом, слушал, няогда встревая в разговор:

- Окопаться педо, хлопцы. Позиция, она на окопах дрижится. Земля человека спасает. Давайте па горелом болоте, как раз против моста, окопаемся. Другой дороги у них нет. А в реку не полезут. Заманим в капкав и стукнем с трех сторон. Вот увидите моя празда.
- Соловей слушал старого солдата японской войны и чертил что-то на синей обложке школьной тетрадки.
- А отец прав. Смотрите, хлопцы. Вот мост. Справа и слева залягут два отряда, третий перекроет дорогу. Как только они втянутся в этот мешок, — Соловей обвел карандашом три стороны квадрата, — мы его и завяжем.

Удирать одна дорога— на мост. А тут мы им дадим жару.

Когда побегут, шарахнете парой гранат по мосту,—

сказал Максим, - тогда им - крышка.

 Дело говоришь. Подумаем и об этом. А завтра до рассвета выводите свои отряды с лопатами в ольшаник, начнем окапываться. Как, дядька Архии, по зимнику еще можно пройти?

— На лошадях навряд. А пешком переберешься: спег

слежался и примерз, — ответил Соловью старик.

"Утром, еще затемно, перепрыгивая через промонпильне воды, на ту сторону Игичи по замишку перебирались Роман Соловей с дочкой Марылькой. За плечами несли по котомке гречки. Если вдруг и остановят, скажут, что пудут на крупорушку.

Но никто их не остановил. Легионерам было пе до них. Они отъедались на даровых харчах у холопеничской пани, таскали из винокурни свежий спирт. собирались веселыми

компаниями, пили и тоскливо пели:

Вруть Ясеньку с тэй военки, вруть...

Не хотелось им подставлять головы под мужицикие пули, рисковать жизнью, да и никто из имх толком не умел
воевать. Охравять панские усадьбы они умеют. И помить
на всем готовом каждый горазд, Вечерами в просторный
зал панского дворца офицеры привозили молодих дебелых шляхтянок из соседних хуторов и застенков, щеликали
перед ними каблуками начищенных сапог, звенели шпорами, до самого утра кружили в вальсах и мазурках разрумянившихся толстозадых временных невест и паненок.
На почь выставляли охрану вокру замка и спокойно отсыпались. Офицеры — в панских покоях и флигелях, солдатм — в бетрацких мобах.

Когда паны еще спали, Роман Соловей зашел в кузницу к Янику Гайлику старый аналиш прояжи век и оглох в панских кузницах, согнулся под танкестью молько глава поседели толова и усы от забот и нукцій, и только глава были яспысе и добрые, как у ребенка. Янис знал Романа с молодости: они вместе батрачили в поместье Изваненки, по соседству корчевали вырубки и оба котда-то засматривались на красняую воесскух у Лунау. А когда опа не послушалась родителей и пошла замуж за Соловья, Янис не ваз хогде изтеретить мешковатого Гомана на узакой десной дорожке, но викак не выпадало. Хотел, да и сам избегал этих встреч. Он усонокопыси только после своей женитьбы. Лунзы давно нет на свете. Повырастали Романовы и Линсовы детя. Теперь у каждого свое горе. Романов Костик, убетав из руминского плена, дополз до своих окопов и погиб в первом же бою, а Янисов Донат сложил голому под Перемышлем. Встретится старики, погромот, повздыхают и разойдутся. А теперь не так-то просто и встретиться: Янис — под поликами, а Роман на той стороне, у большевиков, где всем командует его старищё сын.

Поэтому и удивился Янис, увидев на пороге кузницы

Соловья с Марылькой. «Пабриен», — оба поздорованись по-патышски, бросили свою ношу у порога. Роман пожал черную шершавую ладонь кузнеца и сразу взялся за отшлифованиую стими мужниких рук ручку — стал разумать большой кожаный мех. Загудел гори. Янис ласково посмотреп на невысокую стройную Марыльку. Опа была чуть темнее матери, а так — вылитая Луиза. Насущил брови и спросил у Романа:

 Чего это вас нелегкая принесла? Увидят легионеры и всынят по «двадзесце пенць» <sup>1</sup>.

— Ты ж, может, не продащь, откуда мы? А на лбу ни у кого не написано, какой он: красный или белый. Морщак и армяк — одна кворма и тут и таж... Это ж наскребли в засеке трохи гречки да в крупорушку принесли.

Янис смотрел на Соловья и улыбался в желтые, про-

куренные усы.
— Ты мне, Роман, хоть теперь голову не дури. Мы уже старые, и делить нам нечего.

Он взял мешочек, Приподнял его и взвесил в руке. Покрутил головой и засменися.

Марылька с тревогой следила за кузнецом.

Янис молча большим совком разгреб кучу угля.

— Все, что надо, можешь спрятать здесь, а гречку несп на крупорушку.

Прихватив гаечный ключ, он вышел во двор и начал подтягивать гайки на старом возу, посматривая по сторонам.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Двадцать пять (польск.).

Роман с дочкой вынули вз котомки восемь гранат, все их сложили в один мешок, сверху присыпали гречкой, завязали и загребли углем. Увидев, что все готово, в кузницу вернулся Янис.

Говори, что дальше делать.

 Придет к тебе человек с ключом от этого замка, — Роман достал из нармана небольшой замок от сундучка, — ему и отдашь. Вот и вся твоя работа. Ключ полойлет. — значит. он.

Соловей отдал дочери ключ и помог забросить поклажу на плечо. Марыля вышла из кузницы и подалась в соседнюю деревню.

Роман подождал маленько, подкачал еще мехи, выглянул из дверей и подошел к кузнену:

Спасибо тебе, Янис.

— А ты не благодарствуй. Не тебе ж одолжение делай. Да какое там одолжение? Давай иди. — И старый Гайлис не то обнял, не то подтолкнул в плечо Романа. — Если остановят, скажи, что был у женкиного свояка.

Роман, понурив голову, потоцал к зимнику,

### 2

От заката до рассвета рыли партизаны окопы и имы в ельнике у моста. Вдоль реки, за ольховыми и ракитовыми кустами, менялись караулы. На свежем бруствере установали пулемет, отбитый у легвоперов березовскими хлопцами.

Все отряды собрались в Карпиловке и ждали приказа Соловья.

 Чего нам сидеть? Налетим на Холопеничи ночью, и все эти «канарейки» только зубами залязгают, — требовали самые нетеопеливые.

Соловей удерживал их, говорил, что нечего без надобности подставлять головы под пули, убеждал, что надо зверюгу заманить в капкан и врезать так, чтоб и дорогу сюда забыла.

сода зачыла.

Когда из-за реки вернулась Марылька и рассказала, что в Хоромцы, Катку и Косаричи подходят новые отряды легионеров, председатель ревкома собрал всех партизан

возле волостной управы, вскочил на почерневшие бревна, что лежаля у соседней хаты, поднял руку, спокойно и твердю заговорил:

— Товарици, не сегодия-авитра наеменки капитала, белопольские легионеры, пойдут на нашу волость. У них конница, английские карабилы, немецкие пулеметы пушки, патранов как неску. У нас оружия такого нет. Но мы верим, что победим, потому что каждый сражается за свою земию, за свобоу, за советскую власть. Кто стал в наши ряды, должен знать, на что он идет. Монот, и не все вериутся из этого боя, может, мы потеряем наших товарищей, но нам не страшно погибнуть за лучшую полю.

В толпе начали всхлипывать женщины. Партизаны молчали, сжимая винтовки. Колыхались овечьи шапки и солдатские папахи, вился синий дымок от самокруток и таял в измороси сырого весениего пия.

— Товарищи, — сиова заговорил звонким и чистым голосом Соловей, — тот, кто готов драться за вашу власть, пусть послушает и подпишет партиванскую клятву. А кто ие хочет или боится, пусть идет к бабе на теллую печь. — Он окинул являдом толлу. Зашевельямсь партиваны, начали оглядываться, но не увидели, чтобы кто-то покиили строй.

Соловей достал из карманчика потертого зеленого френча буманку, аккуратно развернуя ее. Свяц шанку. Сняли шанку. Сняли шанку. Сняли шанку. Певков, Драпеза, Молокович. Всколыхир-лась толна: одни за другим начали партизаны стаскивать старые солдатские падахи, овечьи шанки, военные фуражки. Ветер развевал густые червие и светлые чубы, трелы реденькие пряди на облыселых половах и седые триви дедов. Соловей услышал, как какая-то жевщина шенотом спросила: «Вабовыки, может, и платки надо свять?» Было так тихо, что слышался даже шелест бумажки в руках.

— Слушайте. «Я, нижеподписавшийся, — начал оп, чеканя каждюе слово, — кляпусь честью и совестью свобдиют гражданива, что понимаю важность взятого на себя долга, от которого зависит результат нашей борьбы в деле осмобождения пролегарских масс, которые страдают в тяжелой неволе и рабстве, и свято обязуюсь пройти выбранизый мной териистый путь. Сознавая революциопый долг, я готов пожерятовать собою ради достижения

цели, для освобождения и восстановления у нас советской власти, подобно многим другим предшествовающим мистоварищам, которые достойно погибли в неравых боях... За взмену делу пусть будет мне всеобщее презрение и смерть».

Люпи молчали.

— Не сегодня-завтра легионеры могут напасть на нашу волость. Ревком вводят военную дисциплину. Все отряды должны быть готовы в любую минуту выступить на защиту советской власти. — закончил Соловей.

Толна заговорила, запевевлялась. К бревнам подходим стадые имолодые, слювявлял карандали, и каждый расписывающим толь об толь

- Председатель, ты б меня командиром над бабским батальоном смерти назначил, — хихикнул Терешка. Но жена ткнула его в шею:
  - Замолчи, балаболка.
- Командиры и члены партии большевиков, зайдите в ревком, объявил Прокоп Молокович.

Из толны вышло человек двадцать. За ними сунулся и Терешка.

- Тебя ж еще, дед, в командиры не назначели: батальон еще не набрался. Лучше чеши домой, — остановил его Максим Ус.
- Зато в большевики записался. Прокоп же сказал илти в волость.
- Партизаны это одно, а партейные совсем другое, объяснял, улыбаясь, Максим старику.
- Как же так? Раз я за большевиков, значит, партейный.

Тенным.
Когда партизаны зашли в волость, Терешка постоял немного, махнул рукой и вернулся к бревнам, где мужики еще подписывались под партизанской клятвой.

 Неужели не все одно? Раз записался, значит, большевик.

Так думал не один Терешка: каждый, кто взялся за оружие и принял партизанскую клятву, считал себя большевиком. Еще не рассвело. За ночь земля подмерала, ветки приречных кустов обледенели и шуршали, как проволочные. С того берега слышался топот ног, конских копыт и приглушенные короткие команды.

Полторы сотин партизан залегло у моста. Они притавлись в окопах и ямах, обтыканных молодыми елочками и ветками ольхи. На правом фланге комалдовал Соловей, на левом — Дранеза. Впереди, за полверсты от них, дорогу перехватил отряд Левкова. Председатель ревкома наказал: без его комавды некто не имеет права даже пошевелиться. Пакло сырой землей и мом. От напряженного ожидания подративали челюсти и пальцы. Обостренный слух ульавливая каждый шорох и звук.

Топот нарастая и приближался, Зацокали подковы по мосту, глухо застучали сапоти. Легиоперы намеревались внезапно взять Рудобелку, занять волость, а что делать дальше, каждый знал сам: плетки были со свинчаткой, помнола— пом каждом карабине.

Впереди рысцой грусила конница. На козырыках конфераток поблескивали окантовки, позвякивали донине изогнутие палаши, поскришьвали седла, сопели сытые кони. На мосту конники сияли карабины. Пехотинцы седлали ока самое. По обе стороны дороги, сразу за рекой, начинался густой ельник, а чуть поодаль — дремучий бор. Рассмиаться ценью по лесу было богазио, путала и лесиая дорога. Потому, видно, как-то само собой натигивались поврака, замеднялся шаг, головы поврачанались то вправо, то влево. Командир с биноклем на шее отъехал в сторону, пропуская своих солдат, и подголяя их короткой командой: «Прандазй, панове, проидзай)

Когда мимо него прошла последняя шеренга пехотинцев, он пришпорых сивого, в яблоках, коня, но не очень-тоспешил на свое место впереди отряда. Ехал сбоку колониы, втядываясь в заросли. В лесу было тихо, только медленно и лениво покачивались и чуть слышво шумеля ворхуших сосен. Притихли и легионеры. Чавкалы копыта и подкованные сапоти, кроша васт и тонкий ледок ва лужицах. Что-то застучало совсем бливью. Похоже, дятел... Закричал ворон на сухой елке. Повеселели молодые красполицые уланы и легионеры: лес как лес, и зра стращали их поручики и капралы, будто за каждым кустом сидят «баппиты». У самой дороги стояло несколько штабелей дров. И вдруг из-за них прямо в лоб колоние ударил залл. Перередине коин взвились на дыбы и осели, свапляся на землю один, второй, третий улан, задвие наскочили на них, залязгали затворы карабинов. Но куда стрелять, никто не знал ланлив в пова и пососто вбелый свет.

А раненые уланы и кони падали один за другим. Легионеры бросились с дороги в дес, и тут с двух сторон, из ям и оконов, прикрытых елочками и кустами, грянули выстрелы, Валились на землю не только убитые, слетели с испуганных коней и живые. Они отползали за толстые стволы деревьев и беспорядочно отстреливались. Ломая сучья, по лесу носились ошалелые кони без селоков. Казалось, стреляет каждое дерево и куст, пули взвизгивают откупа-то из-пол земли. Конница и пехота оказались в огненной западне. Одно спасение - назад, на мост. Наугад стреляя в лесную чашу, налетая на своих, мчались ощалевшие и охваченные паникой уланы к Птичи, К мосту ринулась беспорядочная толпа пехотинцев, их к поручням оттесняли конники. С правой стороны затрещал пулемет. Легионеры, переползая от куста к кусту, приближались к реке. Как только конники доехали до середины моста, с той, их стороны полетели гранаты. Вздыбились лошади, поднялись торчмя доски разбитого настила, а сзади напирали и напирали раненые и смертельно перепуганные солдаты.

Заскричели подгинящие перила. На потрескавцийся, набрящий вед сорвался конь, шмакнулся и не встал. Сплыск, мотал головой, но так и не сдвинулся с места. Под ими оседал подмытый вед, бурилая черная вода. Без конферератки и карабшна вывалявщийся из седла удан пополя по льду. Из-за кустов на мост упало еще несколько гранат. Разрывансь с грохотом и свистом, они застилали попосу млюм. Запания захлопичивась.

Настал моста развесли в щенки гранаты, тлели перпла и просмоленные торцы перекладии. Командпр орал нехотинцев и размахивал плеткой. Соддаты обломнами досок наспех латали дырки в мосту, чтобы хоть по одному можно было перебраться на ту сторцы.

Стрельба прекратилась. Партизаны берегли патроны. Стоило им только секануть из пулемета по мосту, чтоб уложить всех. Но это был бы уже не бой, а расстрел.

Соловей из своего окопа следил, как ходуном ходят

кусты на противоположном берегу, и радовался, что уже никто не найдет тех косарицких хлопцев, что бросали гранаты, принесенные из Гайлисовой кузницы.

К полудню все стихло. Легионеры переправились на другой берег, поставили возле обгоревшего моста часо-

вых.

На дороге и в лесу партизаны собрали около тридцати карабинов, сабли, сияли с убитых полные подсумки, ловили испутанных, разбежавишхся по ельнику лошадей.

Когда стемпело, перенесли трупы к мосту. На картоне, прикрепленном к столбу, написали: «Забирайте своих несчастных вояк и не гоните других на погибель. Дорогу на Рудобелку забудьте павсегда». И подписались: «Ревком и поплаботный комитет РКП:

В околах и в кустах у реки установили дозоры. Остальные отправились по домам. На узаиских коних ехали раненые партизаны Монсей Рогович, Рыгор Падута, Денис Макевич. Параска перевязала их жесткими колщовым билизми. Когда и как опа оказалась в лесу, инкто мезнал. Параска молодиевато сидела в седле и поддерживала Павчас и побитым намальная плечом.

- И кто тебя просил лезть на рожон? А если б в голову?.. Потерпи, Дениска, фершал поможет, — утеппала она Макевича. — Но зато всыпали панам так, что десятому закажут.
- Анупрей хорошо чесанул из пулемета они так и посыпались, — вспоминали партизаны недавний бой.
- И жалко: молоденьние все, глупые, где-то матери ждут, — вздохнула Параска.
   Поглядел бы, как бы они тебя пожалели. — по-

свистывая, сплюнул раненый Денис.

## 3

После боя партизаны не расходились из волости — сидели в большой прихожей — сборне, курили, припоминали, как все было.

Максим как дал очередь, этот офицерик так и взвился.

— Который Максим? — допытывался Терешка, все

еще не выпускавший из рук длинного ружья. Свитка подпоясана брезентовым охотничьим патронташем, треух залихватски сбит набекрень.

 А ты, дед, часом, не солью лупил? — подтрунивал высокий как столб и всегда спокойный Максим Ус. — Как шарахнешь, гляжу — панки только кубарем катятся да

на ту сторону драпают. Все захохотали. Но Терешка не растерялся.

— Это они со страху, а у меня по две дробинки в каждом патроне. Как врежу, так с копыт долой. Скажи ты мне, Максиме, кто это с того боку бонбы на мост кидал? Кула они полевались, те люди?

Все будень знать, скоро состаринься. — Ус по-

вернулся и пошел в боковушку к Соловью.

В тесной комнатушке на лавках, на столах, на подоконнике сидели командиры отрядов п ревкомовцы.

- Еще один такой бой, а дальше придется отбиваться камнями и дубинами, говорил Александр. Патронов мало, винтовок на всех не хватает. Что будем делать, хлопцы?
- Если бы разжиться еще хоть парой пулеметов да ящиков пять патронов раздобыть, — начал Драпеза.
- Может, одолжить у пана Довбор-Мусницкого? серьезно спросил Максим Левков. Он и шутил не улыбаясь.
- Шутки шутками, а с Бобруйском связаться надо.
   Уездный комитет хоть и в подполье, но поможет. Соловей ждал, что скажут ревкомовцы.

Вдруг открылась дверь, и на пороге, с двумя большими торбами, перекпятутыми через плечо, появляся Ивап Мозалевский. Еще больше заросший и оброзтиши, оп скинул у дверей поклажу, поздоровался со всеми, сел на край лавки, достал жестянку вз-под ружейного масла, отвинтия крышку, отсыпал самосаду и закурил.

 Жаловаться пришел, товарищ Соловей, — начал глусский сапожник. — Сами тут воюете, а я шершней общиваю, черевички с высокими халявками шляхтянкам

подгоняю. Разве я для того пришел к вам?

 О, так это завидная работенка, лишь бы только халявки подлиннее были, — пошутил Ничипор Звонкович.

Мужики дружно засмеялись. Словно и не было недавнего боя с легионерами и это не по ним стреляли из карабинов. Соловей поднялся из-за стола.

 Тут только свои, все большевики — командиры и члены ревкома. Так что можещь не опасаться. Рассказывай, что там на хуторах. А навоеваться еще успесиь.

Мозалевский плотнее прикрыл дверь, прикинул, с че-

го лучше начать.

- Считай, вся застенковая піляхта - бандюги. Хорошо еще, что шайка Казика Ермолицкого не стукнула вам по затылку. Видать, сюда сунуться еще не отважились, а в Лясковичах разогнали ревком, председателя Аникея Холку расстреляли возле волости. Счастье, что женка с петьми сховалась. Так они, гады, хату спалили.

Все понуро слушали невеселые вести партизанского развелчика. Он лолго жил в кулапких застенках. Перехопил из хутора на хутор, шил сапоги, полбивал полметки. спал в закутках за печью, молча хлебал затирку на своем верстаке. Что б ни говорили, он прикипывался глухим.

«Что? А? — переспранивал. — Говорите громче, ничего не слышу». И ему кричали в самое ухо. Тогда он кивал головою, улыбался, словно от радости, что услышал, снова сжимал губами березовые шпильки и железные гвозпики и модчал. Шляхтянки поптрунивали нап ним. Скажет которая: «Иван, или есть», а он и ухом не повелет. стучит себе молотком, натирает варом пратву, «Вот глухая тетеря». — потещались хозяева.

А Иван ловил каждое слово, каждый звук, прислушивался и присматривался, что творилось на пворе, в сенях, амбаре. Ночью храпел и бормотал «во сне», но слышал, о чем шенчутся хозяева на своей половине, по тихому стуку в окно узнавал ночных гостей.

Они приезжали за овсом, забирали обрезы, топали и разговаривали в сенях, пили самогонку. Хозяин, кивая на запечек, успоканвал их: «Не бойтесь. Глухой как пень. Вот закончит сапоги - и с богом».

Около недели общивал Иван Андрея Ермолицкого. И не сам набивался — люди порекомендовали хозяину хорошего саножника, что славно шьет и дешево берет. Наказал Андрей, чтобы прислади его к нему на хутор. Иван и пришел.

Дома были только старики. Анэта все охала и посматривала в окно, не идет ли дочка, крестилась и шмыгала носом. Андрей больше молчал, целыми пнями ковырялся в хлеву и амбаре, куда-то исчезал и появлялся только мари

Как-то после первых петухов в хату с двумя бандитами ввалился Казик. Вошел, как гончий пес, потянул вокруг посом, увидел колодки и инструменты на скамеечке и кинулся к отпу:

— Что за человек?

 Сапожник, сынок. Из Глусска. Старухе валенки подшил, мне головки новые ставит. Спокойный человек в

глухой как пень. Не бойся, Казичек.

— Мы свое отбоялись. Пусть теперь нас боятся. Крутятся, гады, как подсмаленные. У нас вон какан сала! Да еще человек двадцать прибудет. По Рудобелье ударим, послущаем, как эти «соловьи» запоют. Ходку уже уходили в Лисковичах.

Ухлопали, ухлопали! — рявкнул громила в сукон-

ном домотканом френче...

Иван Мозалевский не пропускал ни одной подробности, ни единого слова, рассказывал все по порядку.

- А Казик в офицерском муддире и потоны прицепил. Про сестру спращивал. «Поймаю, — говорит, — сучку, сам кнутом исполосую, чтоб не бегала, а этого работника на первой осипе повешу сущиться».
  - Где же они скрываются? спросил Соловей,
- Как коршуны: где ночуют, там не днюют. Больше Загальских хуторов держатся. У атамана девка в Подлуге есть. Возле нее и трется.

Соловей и все ревкомовцы внимательно слушали, даже курить перестали. У Левона Одинца потухла цигарка, прилецившаяся к нижней губе, и свисала изо рта, как гороховый стручок.

- Аникея мы им не простим. И вообще с эгой шайкой шершноков пора кончать. — На обветренных скулах Соловы заходили желваки, губы вытенулись в тонкую инточку... — Это же целый вавод Мусивцкого притавлся в нашем тылу. Вчера убили Аникел, а завтра любого из нас могут пристукнуть. — Соловей посмотрел на Левкова: — Бери, Максим, боевых хлопиев и окружайте хутора. Пока переловите шлихтюков, мы с Апупреем и Прокопом будем управляться тут.
- Максим, возьми меня. Я этого Ермольчука как облупленного знаю, — подал голос Терешка.
- Берн, Максим, дед будет самым геройским хлопцем в твоем отряде, — пошутил Молокович.

 — А что? И мы не лыком шиты, — хорохорился старик. — Обстригу бороду, так еще о-го-го!

— Ей-богу, правда. Он бегает как ошпаренный, и за молодицами еще ухлестывает, как молодой жеребчик, — не то серьезно, не то в шутку сказал Максим Ус.

Хлопцы загоготали. Терешка не знал, смеяться ему или обидеться на Максимовы шутки. Он сдвинул на затылок треух и молодецки расправил согнутые старые плечи.

 — Беру тебя, дед, начальником разведки, — согласился Левков.

 Нет, Архинович, без винтовки не пойду. Нехай тот выпюживает, у кого нос длинный, а я воевать буду. Эх и врежу ж этому облупленному офицерику! А начальник из меня, что поп из бабы.

### 4

Темпело, когда Голя прибежала в Иванов двор. Озирась, ополоснула в луже ботники. Она пробпралась украдкой по трязному полю, отородами и задами, только б не увидели и не сказали батьке, чтоб тот силком не заташил помой.

Ивавов двор маленький и грязный, нарытый копытами овец, весь в навозе и щениях. Старая хата скособочилась, соломенная крыша заросла зеленым мхом. Гэля подошла к широким дверям, повервуда задвижку. В темных сенях никак не могла нашарить щеколду. Двери открылясь взиутом.

 Пригибайтесь только, а то стукнетесь, — послышался женский голос.

Гэли поздоровалась и остановилась у порога, не выправила из рук увелиа. Кощратила сразу и не узывла в с Всего раза два видела в церкви вместе со старой Ермолицкой. На хуторе же ни разу не была. А кегда проглали Ивана, ох и наслушвалась от карпиловских и ковалевских баб и про сына и про его ухажерку. «Хоть бы разок поглядеть, что там за напа такан», — говорила она Ивану. А то только отмахивался.

- Проходи, молодичка, садись. Куда это бог на ночь глядя несет?
- Из Хоромцев иду, а куда и сама не знаю... Хотела Ивана вашего просить, чтоб подвез немного.

Старуху осенило.

- А боже ж мой, не Андреева ли ты будешь? Впотьмах и не узнала. А детки ж мои... — Она заметалась по хате. — Может, перекусила б чего с пороги?
- Спасибо, я недавно ела.
- Гэля села на лавку, спустила на плечи платок, расстегнула жакетик. Женщины долго молчали, не зная, о чем говорить. Начала Конпратиха:
- И что это вы надумали, детки? Задурили один другому головы и ходите как от чемерицы пынные. Пре это видаво, чтоб из такого богатства да на ницету девка полад! И батку не слушаться грех... Пускай бы все было ладом да складом, как у добрых людей. А то не знаю, что тту и говориять. Нехорошо. детки.

Гэля начала натягивать платок и взялась за свой узелок. Конпратиха вскочила с места:

- Что ты, дитятко, что ты? Разве ж и враг тебе? Или кусь как Марк в пекле. Разби, бо сама всю жизнь толкусь как Марк в пекле. Разби, бо сама всю жизнь толкусь как Марк в пекле. Раздевайся, будь как дома. Скоро и Иван придет. Сохиет по тебе, счернел весь. Может, от тоски сам себе не рад, вог и спутался с этими лесовиками. С поляками биться ходил. А божечки, сколько и переколтилася, пока там стрепяло да гремело. Сколько поплакала. Но верпулся, слава богу. Время такое тревожное, а вам любовь на уме. Ох, детки, детки! Не ждите милости от твоего старика, не простит от ин вам, ин нам.
- Нам, не нужна его милость. Может, волость даст какую полоску, а там и хатку как-нибудь поставим, лишь бы только вместе.
- Разве ж я враг вам? Живите на эдоровьечко, чтоб только спокойно все да по-людски было, по закопу, с батюшкой да с благословением. Это ж теперь поскручивались молодые, говорят: «Вога пет, и пои не вхужен», а без бота ни до порога. И, помогизав, добавила: Баранчика можно будет зарезать, горелки трохи выгнать, чтоб все по-людски было.
- У Голи посветлело на душе. Она почувствовала, как тепло и уютно в этой пустой и темной кате. Долго ли,

коротко, но ей придется пожить здесь, управляться возле этой печки, угождать Ивановой матери.

 Вот после пасхи и повенчаетесь. А теперь нельзя, петки. И батюшка в великий пост грех на душу не возьмет. А там, может, и отец твой смилостивится, не враг же он своему дитяти. Может, все перетрется и перемелется, - глядинь, как говорят, и мука будет.

 Мука́-то навряд, а муки хватит, — вздохнула Гэля. - Отец говорит, что лучше в гробу меня видеть, чем

поя венном с Иваном.

 Лютый он, ой лютый! — вздохнула Кондратиха. — Напролом живет, ничего не жалеет. Смолоду знаю его: за копейку батьку родного на кресте распнет. А с дочкой, может, и примирится. Ты же у него одна.

Старуха не видела в потемках, как бежали по Голькиным шекам горючие слезы, как она силилась проглотить жесткий комок. Поэтому и молчала. Ей было жаль себя, горько и стылно перел людьми.

На лворе послышался топот и тихие голоса. Скрипнули в сенях пвери, защаркали ноги о голец на пороге,

Согнувшись, в хату вощли двое мужчин. Добрый вечер, если есть кто живой, — поздоро-

вался незнакомен. Чего это вы, мама, сидите в потемках? — узнала Гэля голос Ивана. Она прижалась к стене и затаилась. только сильно колотилось сердце, запылали шеки, а во рту стало сухо-сухо.

 Где же ты керосину наберешься, — отозвалась Кондратиха.

Она подошла к печурке, Зашуршали сухие щепки, мужчина чиркнул спичкой. В тусклом свете Гэля разглядела обветренное, худое лицо, запавшие глаза и под заострившимся носом маленькие усики. Кондратиха поднесла к спичке лучину, и она ярко вспыхнула. Только теперь Иван увидел на лавке Гэлю, увидел и растерился, не зная, что говорить, что делать. Если б никого не было, подхватил бы ее на руки, прижал к себе, а тенерь...

О, так у вас гости! — заговорил незнакомец.

Кондратиха узнала Романова сына, обрадовалась и

Проходите, председатель, присаживайтесь.

Она зажгла ламну, что висела над столом, подкрутила фитиль и бросилась вытирать фартуком лавку.

 Гэлька, неужто ты? Откуда бог несет? — подошел к ней Иван.

 Разве не видинь, притомилась, бедная, — ответила мать. — Пусть отдохнет у нас. а там видно будет.

Соловей все понял. Так вот она какая, Ермоличанка: бывает, что и в эменном гнезде цветок вырастает. Краси-

вая! А на шляхтянку мало похожа.

Иван сел рядом с Гэлей. Свесив лохматую голову, жадио тянул вонючий самосад. Кондратиха поставила на середнну стола большую глиняную миску с простоквашей, на лыяную скатерть положила колбулки хлеба.

За скоромное простите. Перекусите, что бог по-

слал, - пригласила Кондратиха.

Иван взял Галю за руку и повел к столу. Она слегка участвения образоваться для приличия. А потом во клебали простоквашу вз одной мески, ели крутую, подгоредую пшенную кашу. Соловей посматривал на Галю и Ивана, думал, как они хорошо будут жить через пять, от силы через десять лет. Потом сказая:

Оженим вас по-новому, по-большевистски. Нарежем самой лучшей земли, лесу дадим на хату. Вот и бу-

дет первая советская семья в волости.

 Отец не признает, если по-новому. Надо, чтоб батюшка, — тихо отозвалась Гэля, — а иначе все равно домой поволокет.

До пасхи подождем, а там видно будет, — сказала

Кондратиха

- Пусть будет и с попом, лишь бы жили согласко. Вот разгоним легионеров, хуторских бандитов переловим и тогда земли наша, лес наш, реки и луга наши. Только не ленись, все будет: школы построим, свитки сбросим, замивем как люди. А пока еще пе раз кровью умоемся. Легионеров отогвали, а там немцы прут. Успевай только отбиваться от потавих.
- Так что ж это будет, Лександра? Неужели под германцем жить придется? Это ж какая-то божья напасть на нашу голову. И что им тут надо? Чего их несет нечистая? запричитала Кондратиха.

 Если все дружно возьмемся, то отобъемся и от германца, тетка.

— Как же ты отобъещься, если у него сила — пушки да пулеметы, а у нас что? Вилы да дедовские берданки. Ой. хлопчики. страшно мне за вас. Богородина, матка боска, заступись и помилуй... — начала креститься старуха.

— Никто не заступится, тетушка, и не помилует, если сами себя не запитим.

Соловей встал, поблагодарил за ужин и начал собираться. Он видел, что ночевать ему негде, и не хотел менать мололым.

 Оставайтесь у нас, товарищ председатель, как-нибудь разместникя, — не очень настойчиво приглашал Иван. Но Соловей сказал, что ему еще надо зайти к Прокопу, попрошался и вышел.

Г'эля с Иваном долго сидели на лавке, шептались, ласкались, а когда сморил сон, она полезла на печь к старухе, а Иван до утра вертелся на полатях: мысли, как слепии, кружились одна за другой и не давали заснуть.

Еще не рассвело, а Гэля уже собралась в дорогу. На шестке старуза сжарвля явчивцу, валыла кружечку парного молока, положила кравоху хлеба в все упрашивавля ве стесняться, есть. А когда Гэля взялась за щеколду, обияла ее и заплакала:

 Куда ж ты, моя ясочка, пойдешь? А дай же вам, божевька, здоровья, счастья, долгого века. Береги себя, починка, чтобы не простыла, не пай бог.

Иван, в шапке и комухе, стоял опечаленный. Он не хотел отпускать Гайо, по и оставлять ее невъза: довнается и тут же прылегит Андрей. Тогда беды не оберешьса. Увезет на хутор и салком выдаст за кого-пябодь пусавого шершинока. Пусть лучше пока поживет в Хоромпах.

## Ę

В Рудобелке была советская власть, ревком, а за Птичью легионеры и солдаты кайзера Вильгельма драли с мужиков шкуру. В Јясковичах и Загаље пьянствовали, грабили и издевались над людьми шляхетские банцы.

Жить отрезанными от мира больше было нельзя. Нужны были советы, поддержка, а главное — оружие и патроны. Где их искать? С кем посоветоваться, что делать дальше? Есть же уездный комитет большевиков. Надо во что бы то ни стало пробраться в Бобруйск, отыскать Платона Федоровича.

Соловей вспомнил про чайную, раков и про три стакана чаю без сахарина. Посоветовался с Прокопом Молоковичем и Максимом Левковым.

 Надо ехать, — поддержал Максим, — без подмоги нам не выстоять.

Ехать решил сам Соловей с Анупреем Драпезой.

Дорога размыла ранняя весна. В лоппине лужи мутповоры. Ночи стеклыли их тоиким ледком, под ногами
похрустывал наст и чмикала проплаогодняя листва. До
Ратмирович Александр с Анупреем добрались пеником.
На Соловье была длинням, подпоясаниям веревкой свитка,
старая отповская шапка, на вогах — морщаки с суконными портянками, а в руках кнут: если кто остановит, ответ был готов: «Не встречали ли буланого коня с лысивой?» Анупрей же должено был говорить, что едет в больницу к отпу. У него и торбочка была за плечами, вроде бы
с веревачей для больного.

На станцию пришли ночью и сразу же загерялись среди нассаниров, что спали на ланах и на полу. Тут уже не страшно: пикаких документов и у кого не было, а если кто и поинтересуется, можно говорить все, что взбредет в голову. На станции хлопцы впервые увидели новых оккупантов. Освещенный тусклым, закопченным астанционым фонарем, по мокрому настилу перропа ходил взад-мперед старый долгоязый немец. Усы подкручени, как у кайаера Вильгелма, па голове каска с двумя козирьками и острым пишпаком на макушке, спереди—большой распластанный орел. Короткая мышиного цвета шинель топориштся на спине, гулко стучат подбитые толстыми поддями подопым. Немец смахивал на огромного грача, который прилетел на чужое поле и ковыляет в опиночесты.

Заморосил мелкий весенний дождь, попозли по стеклам длинные, кривые струк. Дождь прогнал с перрона и старого немца. Видно, спрятался где-то.

Соловей сидел с прикрытыми глазами и не пропускал ни единого движения, ни единого слова. Слух и зрение были настороже, а в голове, будто в туго заведенных часах, бещено стучали, обтовяя друг друга, мысли. Он думал обо всем, о чем не кватало времени думать дома: почему подписали Брестский мир и пустили немцев, куда переехало командование Западного фроита; что происходит в мире и как быть дальше им, рудобельским коммунистам и партиванам, ведь защищаться придется не только от митежного корпуса белополяков, а и от регулярной, вооруженной и вымуштрованой армии кайзера; кого они найдут в Бобруйске, что им посоветуют, чем помогут?

Ануирей, подложив под голову торбочку, дремал на полу у стены. Они выдавали себя за незнакомых. Договорились садиться в разные концы вагона, а в Бобруйске

встретиться в чайной на базаре.

Поезд подощел далеко за полночь. Одно название поезд: несколько теллущие с прадоманными боками, разбитыми стеклами, давно не топленными «буржуйками». Внереди, сразу за паровозом, прицеплены три нассажирских вагона. В них моргалы отарки свечек, и казалось, что там тепло и уютно. Возле этих вагонов стояли немецкие солдати и никого туда не пускали. А в теплушки разпудась толпа мешочников — толкались и кричали, ктот кого-то подсамивая, кто-то кого-то стаскивая за воротник. Все ругались, орали и мешали друг другу, И так пере каждым вагоном. А по перрому спокойно расхаживая, посменвался и потешался старый пемец с вильгельмовскими усами.

Соловей с Апупреем с грехом пополам забрались в последний вагои. В нем было холодио, темно и тесно. Мумчины и женщины сидели, лежали на парах и под нарами, устраивались на полу и просто стояли, прислопнившеь к степие. Вагон гомовил и ругалел: отталкивали улы и друг друга, окликали знакомых и односельчан. Когда поезд двипулся, все попемногу услокомильсь и притихли.

Поезд еле тапцился, Останавливался на каждом полустанке и просто в поле. Через окна слышалась немецкая речь, выкрики, какие-то распоряжения. Потом спова ковылял раскачавшийся «телятник». Люди стонали и бормотали спосонок.

Когда совсем рассвело, Соловей увидел через щель в степе рыжую продилогоднюю гразу, посипенатие елочки вдоль дороги, лужи, наполненные вешней водой. Он узнавал, где они едут, потому что эту дорогу не раз измерил по шпалам. Вот поезд прогремен над Березиной. Вог как швроко она разлилась и затошла прибрежный ольшавик и стога на лугах. Значит, близко станцин. Стало немного страшно: а что, если немщы или легионеры надумают тристи каждого, кто приехад, вачнут шарить в котомках, искать и припюзиваться? Почти рядом Соловей заметил седую, сморщенную, как печеное яблоко, старушку. Она тижело дышала и стонала. Он подсел к ней и стал расспращивать, куда она и зачем едет.

 Помирать, видно, детки. Заложило все в середине... — Она постучала худыми, потрескавшимися пальцами в грудь. — Вот насоветовали люди поехать до того дох-

тура Марзона, а где его искать, и не знаю.

Я, тетушка, как раз к нему и еду. Батька мой там лежит. Так что не горюйте, доведу до самой больницы.
 А дай же тебе бог здоровья. Только ж я чуть ко-

выляю, — может, и не захочешь канителиться.

Мне спешить некуда. Дойдем помаленьку.

Когда поезд остановился и все ринулись к дверям, Соловей подхватил старушкин узелок, соскочил со ступенек и помог ей слезть. Взял бабку под руку и осторожно повел.

У входа в воквал столло с десяток немецких солдат. Опи ощушьвали каждого взглядами и волосатыми руками, о чем-то спраппивали. Больпинство пропускали, некоторых, с самыми большими мешками, отводяли в сторону. Соловей шел спокойно, поддерживая больную старушку, и пристально следил за Анупреем: пропустат вли задержат? Вот ковопатый вемец с шероким женским лицом обпарыл его мешочек, полапал руками от подмышек до колен. что-то буркнум и подтолинул оукой к дверами.

Александр повеселел: а у него есть надежный «пропуск». И он еще осторожнее повел старушку к выходу.

Тот же немец, с желтыми, как у кота, глазами, прошего руками и поето бокам, посмотрел на бабку, брезляво сморщился и безвадежно махиул рукой. Через людный прокуренный воказа Александр с больой старушкой вышел жа мощеную площар. У столба их дожидался Апупрей. В больвицу они отправились вместе. Хоть было и некотда, жаль было бросать беспомощиую старуху, да и опасно сразу идти в чайную: черт его знает, может, кто врет следом. Да и присмотреться надо к новым порядкам.

идет следом. Да и присмотреться надо к новым порядкам.
Утром улицы пустынны. Только по мокрой, занавоженной брусчатке тащилась огромная повозка с горшками на толкал перец собой тачку старик в длинном лапсердаке и круглой ермолке. По тротуару, цокая подковками, шел вытянувшийся, как хлыст, немецкий офицер. Только поблескивали похожие на бутылки желтые краги и медный шишак на червой каске.

Город был тот и не тот. Стояли знакомые Александру дома, заборы, деревья, и непривычно было видеть на этих улинах солдат и офинеров, с которыми он три года воевал. Теперь они здесь чувствовали себя хозяевами. Надолго ли? Как все повершется? В одном был уверен твердо: надо ператока по постанаться по последнего.

Оставив бабку в больнице. Соловей с Драшевой, миравьевскую улицу, вышли на Ольховскую и направлянсь к рынку. Тут стояло несколько небольших возов свына прикрытой соломой брусчатие сивый дед разостлал клеенку и разложил на ней свой товар — потертый голубой муяцир, шлянки с перыми, медыме подсеечники и еще какое-то старье. Он пританцовывал и тоненьким голоском заямавал покупателей:

> Вот мундир для генерала Продаю за хлеб и сало. Эти дамские обновки Продаются по лешевке!

Александр хитро улыбнулся, толкнул Анупрея локтем:

— Может, купим, а?

Разве что для Терешки? — хихикнул Драпеза.

Они толкались между возами, рядами, желщинами, продаваншими сахарии, соль и цикорий, приценивались и торговались — и все время посматривали на дери большого двухэтажного дома с вывеской: «Чай и домашние обелы».

Наконец завернули туда. В небольшом зале сидели человек десять деревисских дядек. Кто нарезал сало, кто хлебал жиденькую юшку, кто пал мутный цикорий. Все молчали. Александр с Анупреем сели за свободный столик, достали из торбочки хлеб в кусок коичевого окроока. Отлинулись. Из боковушки, где бренчали оловинными мисками и раздавались женские голоса, вышла тоненькая девушка в фартучке, в коричиемом платье с белым воротничком, как у гимиваястки.

Что прикажете, господа?

- Дюжину раков. спокойно ответил Соловей.
- На него сверкнули красивые черные глаза.

Раков нет. — сказала певушка.

Тогда три стакана чаю без сахарина.

Через несколько минут певушка поставила на стол три стакана чаю. Пол одним из них Александо нашупал малюсенькую записку. Ловко выташил ее и спрятал в карман. Прочитал только тогла, когла вышли из чайной: «Минский форштант. 78. Спросить, не нужен ли кле-BeD».

Шли долго пустынными улицами и переулками. Здесь почти не встречались немцы. Деревянные дома, сады и огороды напоминали местечко или перевню: мычали коровы, на завалинках копошились куры, возле заборов рыли землю свиньи.

Вот и длинный пом без ставен. На стене - заржавевшая жестяная пошечка: «Страховое общество «Россия». а пол ней от руки вывелен номер - «78». Без стука вошли в комнату, поздоровались. На скамейке сидела старая еврейка и шипала перья.

 Не нужен ли вам клевер? — спросил Соловей. Не отрываясь от работы, женщина посмотрела на них и позвала:

Бэрул, кум а гэр! <sup>1</sup>

Из дверей вышел молодой парень с рыжеватым чубом. На нем была черная косоворотка с белыми, как на гармошке, пуговицами, на босых ногах - опорки от старых валенок.

— Не нужен ли вам клевер? - спросил у него Соловей.

Парень открыл дверь пругой половины и жестом пригласил пройти. Когда двери закрылись, Александр тихо сказал:

- Мы из Рудобелки, хотим поговорить с кем-нибуль из укомовпев.
- Присаживайтесь, товарищи, Скидайте свои свитки вот сюда, на диван. А мы вас давно ждем. Молодиы, рупобельны! Как там товарищ Соловей?

Працеза улыбнудся, хотел что-то сказать, но Алексанир опередил его:

— Ничего себе, жив-здоров, Пока ни легионеры, ни

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Бэрул, иди сюда! (евр.)

немцы не подстрелили. Беда только — отбиваться нечем. Вот и прислади нас сюда.

Хозяни попросыл минутку подождать и выскочил на кухню, а когда вернулся, хлопцы увидели через окно, что женщина, которая только что щинала перья, куда-то пошла с большим решетом в туке.

Через полчаса на стареньком велосипеде подъехал мужчина в тужурке и форменной фуражке почтового

чиновника.

 Не бойтесь, — предупредил хозяин квартиры, — это товарищ Раевский.

В комнату вошел молодой смуглый парень. Его красивое лицо с широко поставленными глазами озарила улыбка.

 Рад тебя видеть, Александр Романович, — тряс он руку Соловья. — Слышали про вапи дела и давно хотели встретиться. — Он поздоровался с Драпезой, потом с хозяином и сел в уголок дивана.

Алексанр сразу узнал председателя укома Платона Ревинского. «Ата, понятно, теперь его называют Раевским, — подумал он. — Пусть будет так. Раевский так Раевский».

— Что у вас нового, товарищи?

Держимся из последних сил. А надолго ли хва-

тит пороху, не знаем, - ответил Анупрей.

— Пороху и виктовок нам только и не хватает, товарищ Раевский, — уточныя Александр. — И знать надо, что в мире творится, на фронте и в Москве. А то сидим как кроты в норе. Шляхта болтает, что большевикам пришен конец, что вся Россив вот-вот будет под немцем. Газеты, листовки нужны, организация и руководство военной и партийной воботой. Затем и понилы.

И хорошо, что пришли, товариш Соловей.

 И хорошо, что пришли, товарищ Соловей Рыжеватый парень громко засмеялся:

 Ну и конспираторы! Мне Соловей заливает про Соловья, а я и развесил уши...

 И правильно делает. Тебя он не знает, ты ж ему визитную карточку не давал, — сказал Раевский. — Привели их сюда, наверное. Розины «раки». Так. хлоппы?

Раки и клевер. — засмеялся Анупрей.

 А откуда им знать, куда их те раки привели: к своим или в ловушку. Познакомьтесь хоть теперь. Это Борис Найман, а теперь его зовут товарищ Новиков... Засиживаться нам некогда. Борис, спрячь, пожалуйста, мой велосипед в коридор.

Борис на минуту вышел.

 Немецкая оккупация — дело временное, — начал Платон Федорович. - Мы вынуждены были подписать этот кабальный договор в Брест-Литовске, чтобы спасти революцию, чтобы иметь хоть маленькую передышку перед новыми боями с империалистами и контореволюцией. Так говорил товарищ Ленин на седьмом съезде партии. Штаб Западного фронта переехал в Смоленск. С ним у нас самая тесная связь. В Минске и здесь работают подпольные комитеты. Советское правительство недавно переехало в Москву. Партия наша теперь называется «Российская Коммунистическая партия большевиков», --- информировал Раевский. - Задача: мобилизовать всех рабочих и крестьян на борьбу с оккупантами, вооружить каждого добровольца, готового сражаться за советскую власть. Кое-что v нас есть, и мы вам поможем и оружием. и припасами, и литературой. Будут газеты и листовки и на немецком языке. Распространяйте их среди солдат. Им тоже осточертела война, хочется помой, к летям, женам, к спокойной жизни. Многие нам сочувствуют, есть революционно настроенные. На них и напо ледать ставку. У нас еще немцами и не пахнет. — вставил Анупрей.

 Нет, так будут. С легионерами вы легко расправились. А это армян, и не абы какая. Винтовками ее не остановишь. Потерять лучших людей не за понюх табаку — резону нет. Так я говорю, Александр?

- Так это что же руки кверху и сдаваться? горячился Анупрей. — С хлебом-солью их встречать? Подставлять под плетки спины, баб и дочек отдавать на поругание? А холеры им! Бить гадов будем, пока патронов хватит.
- А не хватит, что тогда? Убежнить в лес, а тех, кто останется, пусть вешают и стреляют? — спонойно спросил Раевский.

Вернулся Новиков.

— Тде мало силы, надо брать умом и хитростью. Вот и подумай, как и людей уберечь и немиев быстрей вытать. А шапкам забрасывать не спеши, разъяришь врата и сам не рад будешь. У нас здесь пулеметы были и сим больше, емм у вас, и то временно в подполье ушлл.

Ты, Анупрей, не кипятись, — утихомиривал Дра-

пезу Соловей, - послушай, а потом встревай.

— Что посоветовать вам? — продолжая Платоп Фодорович. — Пока в бой не ввязывайтесь. Пускай занимают имение, а в деревию опи и сами не очепь-то полезут. Партизанские отряды выведем в лес, в деревиях оставъте своих людей, в волости посаците надежного человека. Чтоб немцы верили ему, а он служил нам. Следите, чтоб не растаскивали народное добро, а своевольничать начнут, можно и ударать внезалию. Как только гнать их начием, тут уже и вы будете не обороилться, а паступать, бить и в хвост и в гриву. Так я говоро? И не только в. Так думает уком, такой тактики придерживается губернский партийный комитет.

Правильная тактика, — согласился Соловей. —
 С пистоповками против пушек не очень навоюешь. А си-

лы накопим, тогда и ударим.

— Через несколько дней буду у вас. Там все и решим. А что делать теперь, скажет товарящ Новиков. Только как безопаснее всего добраться в вашу лесную республику? — спросил Платон Федорович.

В вашей форме до Глусска вы свободно доедете

нак почтовый служащий, — начал Соловей.

— И не только форма, а и свидетельство есть за всеми печатами.

— Тем лучше. Придете на постоялый двор, спросите балаголу Шолома Гитьку. О на вс подкинет до Васи Подберезпого, а тот сделает все, что надо. — Соловей поднялся. — Ждем вас, товарищ... Раевский. — Он улыбнулся и сильно пожал руку Плаголу Федоровичу.

Через минуту синяя куртка и спицы велосипеда про-

мелькнули за окном.

— Теперь слушайте дальше, — сказал Новиков. — На Каначейской улице есть маленький магазичник с больтой вывеской: «Клижияя торговля и писчебумажные прынадлежности И. Атала». Зайдете туда и спросите: «Нет ли у вас «Закона божьего» Если старенький подслеповатый хозини скажет: «Закона божьего» нет, есть только «Новый завет» — передайте ему привет от Новикова и считайте, что самой свежей литературой вы уже обеспечены.

С Минского форштадта хлопцы пошли на другой конец города, к Соловьевой тетке. Там сняли свои свитки.

почистились, похлебали периового супа с таранкой и подались на Кавлачейскую улицу. По ней прогулявались систим неменения офицеры с длянными трубками. Кудаспецили, повъжнявая плоскими зелеными котельми, солспецили, повъжнявая плоскими зелеными котельми, солдаты. Из коротких годениц у них выплядывали круглые алюминевые ложки. Ковыврали рядовые высшим веенным чинам как-то нехота, словно стоияли с виска назойливую муху. Кое-тре мелькали шинели цвета высущенного табака, конфедератки с сияющими козырьками, сверкали сапоги легоноверо коритуса Поябот-Мусиникого.

— Смотри ты, снюхвлись лиса с волком и живут в одной берлоге, — буркнул Анупрею Соловей, а сам подумал: «Хоть бы не нарваться на кого-нибудь вз тех, кого в Рагимровичах до смерти напугали. Вдруг узнает — будет тебе и Новый и Сталый завет».

Как только вдали показывалась конфедератка, Александр подходил к окну какой-нибудь лавки или нагибал-

ся и поправлял портянки.

Но вот, слава богу, и «Книжная горговля и писчебумажные принадлежности И. Агала». Небольшой магазинчик втиснулся между высоким домом и кирпичным лабазом с глухой стеной. За окном на веревочке развешаны разноцветные книжки и старые пасхальные открытки, разрисованные ангелами, овнами и красимия яймами; на подоконнике лежали толстые альбомы с позолоченными срезми в делестищими застежками.

Хлощы постояля у витрины, котели посмотреть, нет ли кроме хозина еще кого-шбудь, но ничего не было видно. Открыли дверь и остолбенели — сбоку, у прилавка, стоял грузный немец и рассматривал разложенные вером пасхальные открытки. Перед ним была та самая смуглая девушка с библейскими глазами, которая утром в чайной подавала им чаб без сахарина. Оля что-то весело щебетала старому немцу в очках, а он тасовал открытки и доволько улыбался.

В уголке сидел седой старичок и, уткнувшись посом в страницу, читал толстую кипту. Он даже не шевельнулся. Девушка только глянула на хлопцев и спова запцебетала. Александр подошел к прилавку и тоже начал рассматривать открытки. Анупрей остался у порога. Тем временем старик дочитал страницу и отложил книгу.

 И что бы вы хотели у нас купить? — обратился он почему-то к Анупрею. Тот не растерялся:

- Мало ли чего нашему брату нужно?
- Если по книжной части, то почему б и нет? оживился старичок.
- А как же, по вашей. Может, какая трубка обоев пилась бы да пара книжек для сорванцов, а то за вобы пу и они одичали. Нежай хоть бакать трохи научатся. Поповна взялась показывать буквы, а книжек, может, у вас разживемся. — разговорился Авчирей.

В это время смуглая девушка завернула в бумагу отобранные немцем открытки, не считая сунула в ящик марки. Солдат щелкнул подковами, козырнул и весело попрощался:

То силания, фрейлин Роза.

Потом повернулся к старичку, еще раз козырнул, сказал: «Ауфвилерзейн» — в вышел из магазина.

Как только закрылась за немцем дверь, Александр спросил у хозинна:

— Нет ли у вас «Закона божьего»?

Есть только «Новый завет», — улыбнулась девушка, которую немец назвал Розой, и заговорила как с давними знакомыми: — Вижу, что вы нашли товарища Новикова. А сейчас вам будет и «Новый завет».

Она исчезла в дверях кладовки, следом за ней потоповрейски. Слышно было, как они о чем-то говорили по-еврейски. Через несколько мянут Роза вынесла стопку тонких листков, отпечатанных на русском и немецком языках.

Прячьте за пазуху, — шепнула она.

Старик поставил на прилавок две небольшие пачки книг, перевизанные шпагатом. Сверху лежал «Новый завет».

- Дома пролистайте каждую. Может, что найдете, сказал старичок и протинуа хлопцам маленькую раку, ную руку, пожелал им счастляем дороги, сел в свой уголок и пачал «пюхать» пожелтевшие страницы толстой кинти.
- Выходите по одному и в разные стороны, посоветовала Роза.
   А этот немец. часом. не следит за нами? спросил
  - А этот немец, часом, не следит за нами? спросил Александр.
    - Не бойтесь. Это наш немец, уснокоила Роза.

Оккупанты заняли Жлобин, Рогачев, Шклов, Могилев, захватили сотни местечек и тысячи деревень от Немана до Днепра. Немцы хозяйничали в Минске и Борисове, Осиповичах и Бобруйске, Полоцке и Мозыре. В Орше у кайзеровских вояк хватило сил занять только товарную станцию, а пассажирский вокаал остался советским. На нем пламенел красный флаг, на перроне дежурили красногвардейцы и чекисты, дежурные принимали поезда из Москвы и Смоленска и отправляли их назал в красную столипу.

Из зеленого вагона вместе с толпой солдат и сестер милосердия, крестьян и мещочников вышел невысокий хулошавый мужчина в короткой черной поллевке, потертой кепке и в лобротных юфтовых сапогах. Он свернул в пустой грязный переулок. На завалинке пома с синими ставнями прятала пол крылья маленьких желтых пыплят большая курица. На заборе сохло песколько гордачей, на окне ярко цвел густой «огонек». Мужчина смело ступил во двор, будто бывал здесь не раз, открыл двери и очутился в чистой, светлой комнате. На гвозпе висела вилавшая вилы кожанка и хромовая фуражка с красной звездой. Откинув матерчатую занавеску, из-за перегородки вышел молодой чернявый мужчина с мешками под глазами. На нем была расстегнутая гимнастерка, галифе с кожаными леями и дырявые носки на ногах. Видно, он только что запремал и сразу же просиулся, как звякиула шеколпа.

 Мне начальника пограничной Чека, товарища Ревина. — спросил пришелец.

- Сразу подавай ему начальника. А рядовые вам не требуются? — буркнул в ответ хозянн. — Ну, я Ревин. Что пальше?

 Тут все написано. — Человек протянул синий па-KAT.

Ревин его разорвал аккуратно, достал отпечатанную на машинке бумагу, прочитал, положил пакет в кармап гимнастерки и заговорил вежливо и приветливо:

 Раздевайтесь, садитесь, товарищ Серебряков, я сию минуту.

Он исчез за пинрмой. Послышалось, как стукнули о пол каблуки, звякнула пряжка. Через несколько минут Ревин появился причесанный, туго затянутый ремнем, в начищенимх сапогах.

 Значит, так, — сказал он, словно продолжая давио пачатый разговор, — необходимые документы для вас есть. Запоменте, Петр Михайлович. Теперь вы — Павел Михайлович Балашов, слесарь чугунолитейного завода пана Витушеского, мещание прорда Бобруйска.

Добре, что хоть батьки одинаково звались, а к остальному привыкну. Бобруйск знаю хорошо, больше года

прослужил там в автомобильной роте.

— Товарищ Киорни лашь бы кого не пошлет. И правлань, что ему поручили организацию партийного подпользя на оккупированной территорки. Он-то хорошо полья на оккупированной территорки. Он-то хорошо по-сиомом. Старым солдатам надоело воевать и таскаться по свету, опи рвутся к совом семьям, колят быстрее вернуться к станку вли плуту. Многие сочувствуют нам и старытося на старытося на старытося на старытося на старытося на старытося на таких неменений правлявам своим посывами посывами литературу, а порой и оружие. На таких неменен у подпользиция должиен быть сосбый них. А тад встретится — никакой ему пощады! Все это вам, конечно, говоющи в Смоленске?

 С обстановкой познакомили, нужные в Бобруйске адреса помию. Только бы добраться туда. Надеюсь на вашу помощь.

— Билет до Бобруйска достанем. А перейти на ту сторону — раз плюнуть. Может, правда, и прицепитек какой-ню/удь солдат, вачнет спурюкать», а тъ ему десаток марок в зубы — сразу замолчит. Тут недавно мы отправляли в Бобруйск «Правду», фактаму» і, пачки листовок, «Rote Fahne», специально отпечатанную в Смоленске. Сверху, повятию, все прикрыто ситием, платками, таранкой, пачками табаку. Сдеет этот «товар» товарни Котлович вагаж, а таможенных усто-то токнудо в голору — пристал: открывай корзины, и все тут. А что звачит открыть корзены? Завалить все дело в самому пойти под половей суд. Выручная виколаемская золотая питерка — сунул ее Котлович таможенныху, тот и размяк. Приказал соддатам погрузить багаж в вагок. Вам как раз и при

<sup>1</sup> Орган ЦК Компартии Белоруссии.

дется скать с товарищем Когловичем. К вечеру оп будет тут. Везет новый «товар». Запомните, фамилия его Антонов. Антопов Иван Тахонович. За ним как за каменной степой: немного болтает по-немецки, нюх на опасность, как у породистой тогичей, в любую пирать пролееет. Он вас свяжет с бобруйскими товарищами. А теперь рассказывайте, что там нового в Москве и Комснеске.

— Веселого мало. Голодает Москва, по работает. Масси ядут за Діеняным, двят перід меньшевикам и «левым» коммунистам. В Смолевске верят, что оккупанты долго не продержатся, собярают силы. Так вы же здесь газеты читаете, не куже меня знаете, что происходит из фюритах и в Москве, — устало прованес Сереборков.

Ему хотелось спать. Голова была тяжелой, а впе-

реди — беспокойная ночь и долгая дорога.

Ревин понял это. Бросил на диван маленькую подушечку, на стол положил две таранки, толстый ломоть поздреватого хлеба, поставил бутылку с подсолнечным маслом на дне.

 Перекусите и до вечера отдыхайте, а я смотаюсь на станцию. Работы у нашего брата по уши: лезет всякая сволочь с контрабандой и контрреволюцией, вот и приходится всех процеживать.

Он набросил кожанку, сунул в карман наган, предупредил, что скоро придет хозяйка, и вышел из комнаты.

Серебряков погрыз таранку, помакал в масло хлеб, собрал в горсть крошки и растинулся на твердом коротком диванчике. Глаза закрылись, а в голове отстукивало: «Павел Михайлович Балашов, Павел Михайлович Балашов. Лавел Михайлович Балашов».

...Котлович — Антонов очень смахивал на бойкого молодого купца: целлуловдный воротничок с загнутыми уголками, шикейная манишка, хороший костюм в полоску и ботники с гетвами вызывали доверие и уважение.

— В нашем торговом деле что главное? Нюх. Цякоряя нет — доставай цякоряй, сахария нужен — вези сахарян; мыло, таранку — все подавай. С руками оторкут. Есть каждый хочет. Вот и приплась кормильцем голодного общества стать. Балгородное дело. Согласын?

Серебряков слушал веселого балагура, который терся среди мешочников и облинялых буржуйчиков, и порой не

верил, что это большевик и опытный конспиратор. Он диву давался, глядя, как огромные кошели «бобруйского коммерсанта», кряхти, тащили в вагон носильщики под самым носом железиодорожной жандармерии.

Перед посадкой поджарый пемец с тусто усентным большими веступками лицом и с белими поровечными бровими проверил потертое удостоверение Балашова, буркнул короткое едей» и принилен за следующего. Возлен поезда ужее толивлись люди. На перроне горело два тусклых фонары. В вагонах, казалось, в темпоте ночи кто-то проревал мунто-ревижевые окна в еще делекий рассвет. Пахло паровозным дымом и мокрой сиренью. Балашов стоял у вагова и паприжению смотрел на открытые двери воквала: «бобруйского коммерсанта» не было. Он забеснокоплся, бобждат еще несколько минут и втвечулся в толиу мешочников, которые с криками и руганью домились в в толиу мешочников, которые с криками и руганью домились в вакон.

В самом конце он нашел свободную верхнюю полку, бросил на нее маленький фанерный чемоданчик и стал устраиваться на ночь.

Трижды проявонил станцвонный колокол, заревел, затрижды паровоз, дернулся вагон и покатался во мрак ночи. Поезд стучал, скрипел, шатался, как старый немазаный воз, останавливался у каждого столба. Вагон говорил, спорыя, хранел, кашлял: завижался от устого тяжелого цуха.

В Шклове, Могилеве и Жлобине немпы проверяли документы, светвля в липа карманиями фонариками, похоже, что кого-то искали, вытаскивали из-под лавом заспанных пассажиров. Те, очумелые от тямколог сля, долго почесывались и не повимали, чего от них когат, потом шарали за пазухами, отыскивая свою былеты и николаевских времен паспорта. Немпы чыккали носами, ворчали: ЕЗз із s смиене безатими, сраживали. Свидетельстбо та ими Павла Михайловчя Балашова, очевидио, было безупречным, да и вид внадельца его не вызывая никаких полозовений.

Вдруг кто-то стукнул его по ноге. Павел Михайлович попиялся и увидел в проходе Антонова.

 Пора вставать, землячок, скоро будем дома. — Сказал и пошел в тамбур.

<sup>1</sup> Свиной смрад (нем.).

Чуть переждав, Балашов последовал за ним. В окна пробивался рассвет, в синей дымке мелькали леса и деревни, поля, речки.

Антонов стоял возле окна и аппетитно курил.

 Я беспокоился, не отстали ли вы от поезда. Только вышел из вокзала и сразу потерял вас.

— Со мной такого еще не случалось, — ульбирлос Антонов и плотней прикрыл двери. — Слушайте: в Бобруйске мы с вами не знакомы. Идите прямо в чайную. Пароль знаете. Вас поставят на квартиру и сведут с нужмым людьми. Девушке, которая пранесет вам еду, шепнете: «Антонов кланялся вашему папе». Это обязательно. — И, помолчав, объясни: — Нужно, чтоб мой «товар» сразу попал к «помуцатель».

Он крепко пожал Балашову руку и вышел из там-

бура.

Утром в чайной у рынка Балашов подкренился селедкой с картошкой и густым горьким цикорием. Здесь ему дали адрес его квартиры. Красивой девушке он передал привет от Антонова, заплатил за завтрак и пошел искать дом на Оголыпинской улице.

Через несколько дней тем же поездом в Бобруйск причал немецкий коммунист Густав III пульи. Он тоже заходил в чайную к Розе Атал, а потом превратился в задилого «книголюба» и часто наведывался в магазин ее отпа.

Густав служил в городской комендатуре, носки шпилеобразную каску и хорошо подогнанный мундир, пногда в его глазу поблескивал молокль, на руке болтался маленький стек. Хоть был он в годах, но всегда выглядел франтом.

В книгарне старому Еселю Агалу Шулыц оставлял аккуратно заполненные паснорта, с которыми от Орши до Бреста ездили подпольщики, предупреждал, когда и кому надо исчевнуть, а в солдатских казармах все чаще появлялись отпечатанные па топкой бумаге помера «Rote Fahne» и «Rotes Soldat», листовки с призывами быстрее возвращаться домой, свергнуть династию Гогенцоллернов, создать новую, социалистическую Германию.

В магазине «Книжная торговля и писчебумажные принадлежности» Павел Балашов передавал Густаву Шульцу поручения и задания подпольного уездного комитета, забирал паспорта и бланки пропусков, выслушивал и запоминал самые свежие планы немецкого командования.

К августу на всех заводах и в мастерских Бобруйска действовали подпольные большевистские ячейки, была создана партийная группа и в типографии на Муравьевской улице, где печатались призывы Бобруйского укома. Их выпосили в кулях с обрезками бумаги, а к утру листовки были в чайной и в кингарие Агала.

Выпить стакаи чаю забегали гимиазисты и ученики так называемого политехникума, заходили они и в киижный магазии купить тетрадей или перьев. А уходили с листовками за пазухой. Потом листовки находили в крестьянских возах на базаре, на тротуарах и даже в соборе. Уездиый комитет партии призывал народ сражаться с насильниками-оккупантами, отбирать у них награблению добро, вооружать и создавать партизаиские отряды.

Эти листовки на серой и желтой бумаге звали к борьбе. И каждый день то возле Кочерич, то возле Глуши, то по дороге из Подречья на обозы с житом, поросятами и коровами, иаграблениыми в деревиях, налетали бородатые, в свитках и холщовых рубахах мужики, стреляли иад конскими ушами, отбирали у перепуганных солдат

карабины и заворачивали повозки в лес.

Одиажды возле Горбацевич мужики содрали с восьми немецких солдат сапоги, брюки, мундиры, каски, обули их в свои ланти, одели в свитки и в такой «форме» отпустили. Комендант фон Троммель пришел в ярость и тут же отдал приказ: «Каждого пойманного бандита рас-

стреливать без суда и следствия».

По улицам города шиыряли патрули и наряды полевой жандармерии, хватали подозрительных, набивали ими камеры тюрьмы на Шоссейной улице и казематы крепости. А в чайной возле базара каждый день кто-нибудь просил раков или три стакана чаю без сахарина, в магазинчике Агала шла бойкая торговля «Новым заветом», на дверях городской управы и комендатуры появлялись новые листовки, все чаще в казармах находили «Rote Fahne», а интендантские отряды возвращались из деревень с пустыми руками, да еще разоруженными,

Молодым офицерам приветливо улыбалась красивая официантка фрейлейн Роза, бродил по базару с корзин-кой в руке рабочий чугунолитейного завода Павел Балашов, всегда спешил куда-то на старом велосипеде почтовый чиновник Платон Раевский. А из Орши веселый балагур Ванька Антонов снова вез три огромные корзины «шиппотпеба».

В весением воздухе стоял запах горьковатой пыльцы прибрежных верб. На изгородях и прясдах горданили и били крыльями петухи. Полсыхала и пымилась по утрам в низинах синеватым паром земля. Бабы на огородах копали гряды, сажали лук, отбирали семенную картошку. Пришла пора сеять. А гле чьи полосы, еще никто не знал. В ревком чередой шли вдовы и безземельные карпиловские лелы.

- Долго ты что-то чешешься, Микодым, Земля пересыхает, и навоз выветривается. Делить надо, а то проспим все. Картошку сажать пора, проса да гречки хоть горсть в землю кинуть, - торопили председателя комбела.

Утром еще в сумерках они с Максимом Усом начали тесать кольшки и зачищать на них залысины. Связали лвое веревочных вожжей, смеряли их облупленным желтым апшином. Позвали Параску и пошли на панские пары нарезать налелы.

Только успели раза три натянуть вожжи да забить первые колышки, как из перевни повалил нарол. Никто им ничего не говорил, но как-то проиюхали, что комбеповны пошли ледить землю, и пвинули все, как на то первое собрание.

Лавай, Миколымка, я тяпуть булу, а ты пиши в

свои метрики. — объявил дел Терешка.

От его новых лаптей на земле оставался ровный клетчатый след. Старик носком расковырял ком, взял землю в пригоршню и понюхал.

Может, панским дикалоном пахнет? — не удер-

жался от шутки Максим Ус.

 Потом мужицким, потом, — спокойно ответил Терешка. — А нарежещь мне вон до той лички, цеклеванкой запахнет. Правильно говорю?

Ишь чего захотел! — зашумели женшины. — Ему

по лички! А несчастным сиротам песочек?

Ты нарезай, Микодым, а потом жребий потянем.
 Чтоб без ругани, — предложили карпиловцы.

Кондрат Ковалевич подъехал на лошади с плугом и остановился возле мужиков.

— Не первым ли хочешь отсеяться? — спросил Андрей Палуга.

— А почему б и нет? — И, помолчав, добавил: — Пока они будут тягать эти вожжи, может, обпашем весь надел, чтоб видно было, что занят, что — наш. А потом и полелим Иу как мужики?

— Это не помещает. Гони аж по жита.

 Но-о! — погнал Кондрат шелудивого после зимы коня. Тот вогнул голову, натанулись постромки, и плут врезался в мягкую землю. Борода аж лосинальсь за отвалом. Следом за Кондратом пошли несколько мужиков. Через адгон Анпрей попросил:

Дай и мне подержаться.

 Только глубоко не бери, не потянет дохлятина, передавая ручки плуга, предупредил Кондрат.

Как только бабы увидели, что мужики пашут, тут же похватали лопаты, чтоб чуть подкопать свою полоску.

А мужики по очереди опахивали хорошо выстоявшийся пар. На каждом наделе комбедовцы оставляли колышек с номером на залысине. Смеркалось, когда из большой Усовой шапки каждый тапцил свое счастье.

В рудобельское имение немцы заявились теплым дождливьм утром. Процокали по мостику копытами породистые кони, прогроммылали зеленые походные кухии, оккупанты въезжали за высокий каменный забор из красного кирпича. Мокрый песок на дороге, как осной, побит геоздями подковатемы сапог.

На большом дворе поставили в коллы винтовки с короткими блестящими штыками. Запихтеля дливными грубками, загалдели важные и медлительные солдаты. Пожилье выглядят угомлениями и безраличными, молодые еще шутят и верятся возле кухоль, расханивают по двору и большому саду, а высовываться за ворота пока не решавотся: наслишались в Бобруйске и Глусске про «лесных бандитов» и боязливо посматривают на кажлый куст.

Дня через два со взводом немецких солдат приехал на коне молодой хозяин имения барон Петр Николаевич Врангель. На нем была лохматая бурка, наброшенная на похолный, из генеральского сукна, мундир, маленькие звонкие шпоры, надвинутая на самые брови зеленая фуражка с кантами. Худосочный, подтянутый, нервозный хозяин имения совсем не походил на пана; он не знал, когда надо пахать и бороновать, молотить и сеять, но всегда знал одно: этот белый дворец с колоннами и просторными залами, с лосиными рогами и персидскими коврами - его собственность, что поля и леса, раскинувшиеся на десятки верст вокруг имения, принадлежат ему. Все последние годы, по самого переворота, имение приносило ему такой поход, что никогда не надо было думать о деньгах. Они сами текли к нему в дом.

Рудобельское имение барону Врангелю досталось в приданое от камергера царского двора Михаила Васильевича Иваненко. После свадьбы барон с молодой женой был здесь лишь однажды. Потом они усхали в Таврическую губернию, в шикарное имение, записанное на имя тещи, которую до свадьбы барон уже называл татап.

Теперь Врангель решил обосноваться во дворце и на этих землях, напомнить мужикам, кто здесь хозяви. Но судьба сыграла злую шутку - он бессилен. Прихопится надеяться только на штыки вчерашних врагов — кайзеровских соллат.

На крыльце барона встречал Николай Николаевич. В последнее время он очень сдад и был похож сейчас на застенкового шляхтича.

Они сразу прошли в большой кабинет.

 Расскажите, что происходит здесь, дорогой Николай Николаевич, — с деланной вежливостью сказал ко-зяин, развалившись в глубоком кресле.

- Вынужден чество признаться, что ноложение самое что ни на есть критическое, иншенское положение, ваша светлость. Имения, как такового, считайте, павно не сушествует. Батраки разбежались, никого не слушают, ничего не хотят педать. Митингуют, разледили ваши земли. под метлу вымели зерно из амбара. Мужики с ружьями плинотся по лесу. Одна належна на волю божью на на армию кайзера Вильгельма.

 А вы, батенька, паникер, — усмехнулся Врангель и нервно заходил по комнате. — Это, думаете, все? Пумаете, лаптежники удержат власть и будут диктовать свои варварекие законы? И на пемце в но очень-то падейтесь, — заговорил он тише. — Русское офицерство живет и сражжается. Мы еще ударим так, что ныль только останется и от большевиков и от этих временных оссобобдителей». И вы не имеете права сидеть сложа руки. Неужели здесь все за большевистскую комуну? Разве авжиточные хозиева на хуторах не понимают, что их ждет петля, а детей — сума? Неужели они сидят и ждут, когда придет нечесаный дикарь и средь бела дня обдерет их как лицк?

Врангель пробежал несколько раз из угла в угол кабинета, остановился посреди мягкого ковра и, чеканя каждое слово, произнес патетячески:

— Если бы не великая миссия спасения России от этой нечисти, я бы здесь навел порядок. Кровь со слезами брызнула бы из этого быдла. А пока надо умело возгавить близких нам людей, владельцев хуторов, молодое офицерство, которому мерешатся генеральские погоны. При-ду-шиты! — Оп сжал жилистый кулак. — В самом зародыше прядушить даже мысли о «равенстве и братстве»... Мужик есть мужик, а господии есть господии. Власть принадлежит сильным и умным избранникам. А вы тут распустия июпи.

Николаю Николаевичу былю обидно сылшать упреки молодого хозяпива. А он-то ждал благодарности а то, что сберег хоть то, что можно было уберечь. В глубиве души он старалел не столько для баропа, сколько для себя. Не раз подмывало прихватить самое денное, бросить эту завиняленную и бунтующую Россию и бежеть куда глаза тадяя: в Румынию, Чежие, Францию, Купить ключок земли, и быть самому себе хозянном, и не служить черту ласкому. Но заговорил Николай Николаевич одругом:

— Осмещось доложить, ваша светлость, что, если бы мы распуствии июни, от вашего имении остались бы только головеники. Не без моего участия на хуторах действует отборный отряд наших людей под началом молодого прафирия Плышевского. Три волости давие под их контромем. А с рудобельской бандой Соловья сам Довбор-Мусницкий не совладал. Эти головорезы разоружали солдат, не пропустили в Ратмировичи бронепоеза, заманили в западню и перебвли целый отряд легопоеров.

 Не пугайте! Про «страхи» я наслышался по лороге сюда. — перебил барон. — Давайте лучше подумаем, с чего начнем. К вечеру подготовьте список тех, кто растаскивал мое имущество. Кто пелил земли, и предъявите им счет: в двадцать четыре часа все доставить на место. Вам ясно?

Николаю Николаевичу было настолько ясно, что лаже липо его посветлело. Вернуть все назад - то же самое, что вырвать кость из волчьей пасти. А что на это скажут ревкомщики? Они же где-то здесь, пока притаились, но начеку. И неспроста без боя пустили сюда немцев. Может, и этих ждет западня. Одним словом, спать надо не раздеваясь. А барону что? Нашумел, наприказывал и vexaл. Если уластся, конечно. Эти соловые-разбойники и его могут валернуть на горькую осину.

 Без вооруженной силы, ваша светлость, ничего не следаещь. — осмедился признаться он. — Мужики озве-

реди. Сиду напо домать сидой.

 Не волнуйтесь. Немецкие соллаты нам помогут. рявкичл барон.

Николай Николаевич вытянулся как на параде.

— И еще. Я хочу видеть прадоршика и учителя. Подумайте, как это лучше устроить. А пока идите.

Николай Николаевич исчез за дверью. Барон несколько раз прошелся по комнате. Через окно увидел поджарого немецкого офицера. Он, постукивая по наглянцованным крагам коротеньким стеком, приближался к дворцу.

 Тутен морген, гер комендант, — весело и беззаботно поздоровался с ним барон.

Немец изобразил лошадиную улыбку, ощерив большие желтые зубы, и пригласил в свой кабинет на первом атаже.

«Кто же здесь в конце концов хозяин? — возмутился Врангель. — Если бы мы с тобой встретились где-нибудь пол Сувалками, я бы из тебя следал решето, а пока... пока спокойно, генерал!»

Коменлант предложил барону сесть рядом.

 Я вынужлен просить госполина коменланта помочь вернуть мне мое имущество, разворованное банлитами, и вообще навести порядок в окрестных леревнях: пора кончать с банлитами и поставить мужиков на место.

 Армия не есть полиция, госполин барон. Но мы, конечно, поможем вам. Но прежле всего - контрибуция. Хлеб, масло, сало необходимы империи. Мы будем брать это и отправлять в фатерлянд. А помогать нам с вами бупут сами мужики.

Как? — уливился барон.

Комендант хитро засмеялся.

 Нужно выбрать самоуправление. Натравить одного на другого, пусть грызутся и помогают нам.

На следующий день Николай Николаевич с тремя солдатами объезжал верхом на коне хаты и приказывал илти всем в имение на собрание.

В панский двор пришли только старики да женщины: лихо его завет, что там еще выкинут. Добра никто пе ждал. Молчаливые и понурые старики старались стать подальще, спрататься за чмо-инбудь синку. Среди пришедших вдов быле и Параска, босая, в домотканой юбке и образоме платке

Когда собралось человек сорок, на крыльцо вышел немецкий комендант и сам барон в расстегнутом кителе, без погон, сухой и тонкий как хворостина.

Многие «своего» пана видели впервые. Может, если бы не напали германцы, так бы никогда и не увидели, что это за фрукт — барон Врангель.

Рыжеусый немец с лошадиной челюстью поднял руку и заговорил по-немецки. Потом умолк и посмотрел на барона. Тот вышел вперед, обвел всех маленькими, глубоко посаженными глазами.

— Господин комендант говорит: немецкое командование требует послушания и уважения к армин его императорского величества Вильгельма Второго. Сопротивление распоряжениям властей будет расцениваться как бунт. Бунтовщиков в военное время расстренивают. За нападение или покушение на немещкого солдата виновные и их пособники будут караться смертью, а деревня сожжена.

Снова заговорил немец. Барон согласно кивал головой. Когла коменлант остановился, перевед:

— Россия Германской империи должна выплатить большую контрибуцию. Большевистским голодранцам платить нечем. Поэтому каждый крестьянский двор должен сдавать немецкой армии клеб, масло, сало, мед, лен. Прибавлю от себя: кто послушался большевиков и взял хоть пушшику из моето вмения, должен все вернуть на место. Слышите? Завтра же! Кто ослушается, пусть его дети проклинают отца за то, что осиротил их.

Комендант нетерпеливо дожидался, когда закончит ба-

рон, чтобы продолжить речь.

- Все распоряжения немецкого командования, переводил барон, — будут передаваться через волостного старосту. Им будет ваш человек, который не снюхался с большевиками, у которого большая семья и есть своя замля.
- Михаила Звонковича, шепнула Параска Микодыму Гошке, а тот передал соселу.
- Ночью ходить строго воспрещается, продолжал барон. — Переходить из деревни в деревню можно только по специальному процуску, выдавному немецкой комендатурой и волостью. Так, кто достоин быть старостой?

Кто-то выкрикнул из задних рядов: — Михаил Звонкович!

— Правильно! Человек он самостоятельный, — поддержали другие.

И хутор у него добрый.
 Барон пошентался с управляющим. Тот пожал плеча-

ми и развел руками.
— А может, есть более достойный? — спросил барон.

— Лучших у нас нет. Пускай Михаил будет, — загудел прокуренным басом Микодым, а за ним и вся небольшая толпа.

Так и выбрали Михаила Звонковича старостой. Люди расходились, понурые и мрачные.

## 8

На Зайцев хутор через болота и кустарники пробиралясь старые и молодые. Кто с норямной, кто с коробом за плечами пли лесными тропиннами люди из Карпиловки, Рудии, Ковалей, Лакотыков. «Грабники» и «игодиник» собирались на полине у опушки, всеа, заросшей типцом и звонцом. Рассаживались группиями, курили пробирающий до неченом самосад, перекусывали, тяхонько разговаривали. Когда собралось человен семьдесят, из хаты, что столла на краю опушки, выящи ревкомовцы и с ними какой-то незнакомый мололой человек в синей сатиновой рубахе, домотканых штанах и залатанных сапогах. Хоть и олет человек был по-злешнему, но никто его не знал.

За подверсты от хутора, а кое-гле и за версту Ануп-

рей Працеза расставил стражу.

Все притихли, когла в круг вошли Соловей, Левков, Прокоп Молокович и незнакомый человек. Соловей снял

фуражку.

- Товариши! начал он. Ревком собрал вас сюда затем, чтобы предупредить. Пока не стоит без нужды запираться с немпами и проливать зря кровь. Люди нам еще потребуются для новых боев. А советская власть была, есть и булет. В ревком вы выбрали невеликих панов. Не обязательно нам сидеть только за столами, можно и за пнем решить все наши дела. Выбрали вы и волостного старосту. А раз выбрали, то слушайтесь его. Михаил Звопкович зла вам не сделает. Так я говорю, мужики?
- Что ты, упаси боже! Где то видано, чтоб такой человек... - загудели в ответ мужики.
- Знали, кого выбирали, подмигнул Соловью Микопым Гошка.
- Значит, так: что Михаил прикажет, надо выполнять. А то раскусят немцы, что люди старосту не слушают, и поставят вместо него какого-нибуль пляхтюка или зсера.
- А и правда, поддакнул старый Терешка. Упаси боже, шершень рассядется, так из-под него и не вылезепъ. Нехай лучше булет свой человек.
- А теперь, товарищи, нам хочет что-то сказать предселатель уезлного комитета товариш Ре... Раевский. То. что он скажет, запомните, а что был тут — забульте. Человек в синей косоворотке встал возле Соловья и

тоже снял фуражку. Широко поставленные глаза пол густыми бровями дасково светились, на голове взъероппились коротко подстриженные черные волосы.

— Товариши рулобельны! Тот, кто лумает, что немны здесь будут вечно, ошибается. Советское правительство было вынуждено заключить в Бресте мир с германцами, чтобы остановить войну, собраться с силами и турнуть их так, чтоб и десятому заказали. Раз их пустили, то немного потерпим да посмотрим, чего они стоят. А забудут, что в гостях, дадим им так, что свои острые каски вместе с головами оставят здесь. Тут собрались большевизыпартейцы и красные партиваны, поэтому от вас у меня секретов нет. Оккупанты оккупантами. Онн — как щеник на реке, поболтаются, поболтаются, и река их выбросит. А советская власть живет везде — в Москве и Петрограде, Смоленске и Бобруйске и здесь, в Рудобелье. Уком временно ушел в подполье, чтоб собрать больше силы, как следует вооружиться, чтоб в любой час быть готовыми ударить по врагу. Из волости вы не должны выпускать им силного зеонышика.

Не все и немим одинаковы. Среди солдат есть рабоне и крестьяне. Им надоела войца, они хотят сбросить вместе с шинелями кайзера Вильгольма. Они не только сочувствуют, по и помогают нам. Постарайтесь таких перетянуть на свою сторону. Немецкие коммунисты передали нам свою тазету «Rote Fahne», что значит «Красное вамя». Надо ее незаметно распространить среди солдат. Еще одно хочу вам посоветовать. Соли, керосину, мыла купить у нас пегде. А в Бобруйске вос-таки достать можно. Через волостного старосту попросите коменданта, чтоб разрешил организовать кооперацию. Ваш надежный человек будет ездить и привозить из Бобруйска все необхо-

 А спички там есть? — спросил Терешка. — И хоть бы каплю петтю, а то сапоги, как собачья шкура, трешат.

- Будут тебе и деготь и спички, дядька Терешка, успоковл старика Левков. А Прокоп Молокович меж тем ходал среди собравшихся и раздавал каждому большие и малелькие листяк. На одних крупными буквами быланисано: «Ко всем граждавам оккущорованной Белорусски». Другие были усеяны межими, кручеными буквами. Не иначе немецкими. Тут же Прокоп объявлял: кто хочет записаться в большевистскую партию, пусть отдает ему заявление.
  - А если я не умею писать? спросил Терешка.
     Попроси грамотного. Потом и самого научим.
- Учить учи, только на гречку, Прокопка, не ставь, не унимался старик.

Партизаны смеялись над Терешкиными шутками, улыбались и ревкомовцы.

- А как писать, товарищ Молокович?— спросил Иван Ковалевич.
  - Тебя, сморкача, только в партии не хватало, —

вскочил Терешка. — Держись лучше за шляхтянские ляжки, так, может, тебе Ермолицкий галагутского петуха в приланое ласт.

Иван покраснел и опустил голову. Некоторые засмеялись, потому что привыкли смеяться, что 6 ни сказал Те-

решка, другие зацыкали на деда, чтоб умолк.

решка, другие зацыкали на деда, чтоо умолк.

Соловей нахмурил брови, его тугие загорелые щеки покраснели, будто дед не Ивана, а его попрекнул шляхтянкой

— А знаете ли вы, длдька Жулега, что та шляхтянка отреклась от богатства, бросала к застенок и родичей? Брат – бандит, а ее к нам тинет. Пашии, Иван, заявление. Двумя руками голосую за тебя. А там и первую советскую свядьбу сыглоем.

Прокоп роздал листы бумаги в косую линейку, дал

огрызок химического карандаша,

Грамотные, примостившись на пеньке или приспособив стопку листовок, начали писать заявления в Рудобельскую ячейку РКП большевиков от себя и «за неграмотного... по его личной просьбе».

Через полчаса Прокоп собрал двадцать восемь заявлений, написанных химическим каранцациом, подписан-

ных где фамилией, где крестиком.

— Товарищи, листовки постарайтесь до утра раскленемецким солдтатам. Это первое задащие молоцьки большевикам, — сказал Соловей. — А теперь расходитесь по одному, по два. Ноищите грибов, черники наберите. Чтоб пи одна собака не произокала, дра вы были и кого вв вдели.

мужики, забрав свое грибное спаряжение, разошлись

по лесу.

А на Заячьем хуторе рудобельские ревкомовцы еще долго советовались с Платоном Федоровичем Ревинским. Он приехал сюда с пропуском, выписанным Густавом Шульцем на имя Федора Равеского. Платот Федорович объясиял, как будет действовать коомерация, то в Бобруйске надо будет обращаться к товарищу Ливкумовичу, а он обеспечит всем, что требуется. Но главное — создавать и вооружать нартизанские отряды, вербовать вемецких солдат, а вервоподанных кайзеровских служак взять в такие клещи, чтоб они и ходить боялись по этой земмо.

 Связь с уездным комитетом прежняя: через чайную и книжный магазин. А мы будем время от времени наведываться к вам. Любой документ и пропуск вам достанем. Так что, товарищи, выше головы. До полной поберы ждать недолго. Внереды — повам жизавь. Следите, чтоб ни немцы, вы свои не разграбили и не разрушили имение. Ведь там все сделамо руками ваших дедов и отцов. Когда-нибудь этим булут гордиться.

 Туда недавно, Платон Федорович, приехал молодой пан, барон Врангав, и требует, чтоб мужики венулы все, что взяли у вего в амбарах, — перебил Ревинского Левков. — Пригрозил, что расстреляет тех, кто не выполнит его приказ.

 Сам он ничего не сделает один, а немцы вряд ли согласятся быть панскими палачами. Может, стоит его припуткуть, чтобы побыстрее убрадся?

 Пристукнуть его, гада, и все. Это ж такой выжлятник. Свет обойденть, не найденть второго. Его бы воля, ои бы тут ватворил делов... — гудел густым басом Максим Ус.

 Пристукнуть можно, но сколько потом осиротеет семей из-за одного подлеца. Немцы озвереют и начиут расправляться с неповиниыми людьми. А вот пугнуть барона можно, — посоветовал председатель укома.

Еслі бы он знал тогда, что этот самый барон станет атаманом белогвардейских головорезов на юге России, что кровавый след за ним потямется через Крым и Черное море, он бы сам посоветовал, а то и приказал Максиму Усу пли Азупрею Драпезе прикочнить этого барона!

Чуть помявшись, с лавки поднялся Ничипор Звонкович, вытащил из-за пазухи сложенный вчетверо листок бумаги.

- Тут моего дядьку Михалла выбрали волостимм старостой, заставили быть вроде немецкого пса. А оп человек честный и вот заявление написал, чтоб и его принили в большевисткую партию. Не знаю, что думаете вы, ая принял бы. Наш оп человек.
- Думаем то же, что и ты, весело ответил Соловей. — Если бы Мяхалл был не нащ, никто б его в старосты не выбирал. Волость как была, так и осталась большевистской. Так или нет, клопцы?
- Давай сюда заявление, протянул руку Молокович. — Кто за то, чтебы принять Михаила Звонковича в партию коммунистов-большевиков?

Вместе со всеми проголосовал и председатель уездного комитета.

К вечеру он собрался в дорогу. Тимох Володько запряг маленькую мышастую лошаденку, бросял в возок травы и повез главного уездного коммуниста по одному ему ведомым лесным тропинкам.

Примерно за полверсты впереди повозки шел по лесу Максим Ус с наганом и гранатой, а через придорожные кусты продирались и наблюдали за всем Ничипор Звонкович и Левон Опинеп.

...На другой день волостной староста попросил дочку пачского винокура Лизу, чтоб та сходила с ним к немецкому коменданту и переведа ему просьбу крестьян.

На большом дворе дммилась походная кухия, а возленее стояля в очереди солдяти с медимим когсанами. Повар в давно не стиранном колпаке черпал из котла и разливал в котелки густой рисовый сул. На скамейке, сделанной из доски и двух киринчей, стояля прямоугольные жестаник с галетами. Каждый брал басетащий коробок и с полным котелком отходил в тень лип. На кральце в расстечнутом мундаре стоял комендали и наблюдал, как подкрепляется его войско. Заметив, что молоденькая стройная двершка в данной вобке, белой кофточке и соломенной шляпке с каким-то мужчиной ядет к нему, комендант поснешно застечнулся на все путовящь, надвизул на лоб закированную каску с двумя козырьками и принял важный вил.

Михаил Звонкович отвесил низкий поклон. Лиза только кивнула красивой головкой и что-то залопотала по-неменки.

— Объясни ему, что мужики хотят организовать кооперацию, возить из Бобруйска мыло, керосин, соль, сделать тут хоть маленькую лавку и продавать все и просят у папа коменнанта вазрешения.

Комендант выслушал то, что перевела ему Лиза. Рыжие усы зашевелились, как у таракана, заходили густые брови, такие же рыжие, как усы. Он заговорил эло.

 Господин комендант говорит, что крестьяне должны сдавать армин кайзера Вильгельма хлеб, сало, масло, мед, полотно. А староста обязан выделить подводы и доложить господину коменданту, у кого что можно взять.

 Подводы найти нетрудно, а хлеба да сала лет на десять припасено на хуторах у Перегудов, Ермолицких да Винярских. Что ж? Можно и показать, где они прячут добро. А мужики давно на бесхлебице сидят. Откуда у них тот хлеб или сало?

Лиза никак не могла перевести слово «бесхлебица» и паже покраснела.

— Списки, у кого есть хлеб, я дам. А как насчет ко-

операции, спроси у пето.
Комещанит еще немного поупирался, но Михаил упросил его. Может, тут и Лиза помогла своими лукавыми серыми глазами и румяными щечками с волотистым ушином возде учей. Коменнант сказал, что на певове собра-

ние пайщиков придет сам вместе с переводчицей. И действительно, пришел. В школе за узенькими партами и примо на полу сидели бородатые и среднего возраста мужики, сообияком возле печи стояли человек двадцать баб и молодии. Половинка солина выглядывала изза леса и заливала компату ирасивым отблеском. По улице в туче рызней пыли тащилось с поля стадо. Слышпо быдо, как исламет китом и клядиет ламсум и вогуль, пастух.

Комендант пригнулся в низких дверях, чтобы не сбить шишак на блестящей каске, стряхнул с мундира пыль и пошел к столу. Следом за ими прибежала Лиза. Бабы искоса посмотрели на нее. «Одна кровь прает в них. Видишь, как выслуживается», — шеннула Микодымиха Параске.

Комендант сел за стол и поманил пальцем волостного старосту. Михаил встал рядом и как-то стеснительно заговорил:

— Граждано и все вобчество, мужчины и бабы, сымы при лучине и сами закоптились, как головешки. Керосина нет. И соля, чтоб присолить какое варево, ингде и щепотки не найдешь. Как пахнет мыло, уже бабы забыли.

Видно, Лиза очень точно переводила речь старосты, потому что комендант посмеивался и кивал головой.

 Если же мы сорганизуем кооперацию, соберем паи, выберем лавочника, казначея и всю управу, можно будет то-се привозить из Бобруйска.

Хоть бы трохи тряпье отмыть да вшей на детях вывести.

Ботвинью нечем присолить, — заговорили хозяйки.
С последней парты поднялся высокий белявый Прокоп Молокович. Крестьяне переглянулись, зашептали:

Ишь ты его! И не боится.

 А чего ему бояться? Он же не конокрад какой. Пусть нечисть эта нас боится, а мы v себя дома. Вот так!

Стихните вы! — цыкнула на них Параска.

Прокоп говорил спокойно и рассудительно: - Што кооперация нам нужна, каждому ясно. Так чтоб попусту не говорить, выберем правление, казначея, продавца. Соберем пан, и пускай едут в Бобруйск, Я думаю, что лучшего казначея, чем Микодым Гошка, нам не найти, а продавцом пускай бы был хоть Тимох Володько. Хлопец он молодой, шустрый. Одним словом, подходит. Ну и Степан Жинко, как грамотнейший, над ними - за старшого. Как вы думаете?

Думаем так, как и ты! — с пругого конца выкрик-

нул Левон Одинец.

А Лиза, сидя возле усатого немца, все щебечет ему

на ухо, все пересказывает, что кто говорит.

Поднялся длинный как жердь Аверков Каленик, Серые волосы свисали аж за воротник магазинного пиджака. С детства он подавал кадило попу и сам собирался пойти в божьи слуги. Когда закрутила всех война да революция, обозлился на весь свет, притавлся на отцовском хуторе. По воскресеньям и престольным праздникам пел на клиросе, а иногда, когда не было дьяка, читал «Апостола». А теперь слурел, что ли? Выскочил, что тот Пплип из конопель, да как дяпнет:

 Пускай паненка перескажет господину коменданту, что тут собрадись одни бунтовщики и ревкомщики: и Прокоп, и Левон Одинец, и Параска, и тот же хваленый Микодым. Хватайте их и вяжите!

У всех аж дух заняло от неожиданности. Лиза побледнела, оглянулась по сторонам. Комендант спросил:

- Was sagt dieser Bauer? 1

Певушка насупила брови, будто подбирала нужное слово, потом улыбнулась и перевела:

- Er sagt Produktionsgenossenschaft das ist gut 2.

Никто не понял, что она сказала. Все со страхом ждали, что будет делать комендант. А он закивал блестящей каской, зашевелил жесткими рыжими усами и через жел-

Что говорит этот крестьянин? (нем.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Он говорит, что кооперация — это хорошо (нем.),

тую лошадиную челюсть процедил единственное понятное слово:

- Gut! Sehr gut! 1

Кто-то так тряхнул Каленика за пиджак, что он аж язык прикусил. Несколько голосов прошипеле: «Иуда, христопродавец!» И все смолкли, будто ничего и не про-

Как и предлагал Прокоп, в кооперацию выбрали Тимоха Володько, Микодыма Гошку и Степана Жинко. В бывшей мозпольке решили открыть магазап. Комендант разрешил раз в веделю собирать правление и каждый месяц — собрания пайщиков, выписал пропуск для поездок в Бобруйск за говарами.

Рудобельская кооперация развернула свою работу на второй же день. Молодой, магенькай, как узелок, и очель расторонный Тимох Володько только недавию вернулся из какого-то далекого создатского госпиталя и теперь, изкоодавшийся по работе, прибивал поики в лавке, собирал по хатам мешки под соль, записывал, что кому привезти. Микодым ходил из двора во двор и собирал паи, чтоб было, как говорил он, за что руки зацепить.

За товарами для кооперации мужчины ездили по очереди. Делали это очень охотно. С пропуском рудобельской комендатуры их нигде не задерживал патруль. Володько паже разрешили брать с собой карабин. чтоб отбиваться.

если вдруг нападут «бандиты».

В Бобруйске Володько звезякал на склад, отнятый ревкомованам у купца первой гильдин с вамо начале революции. Хозини куда-то сбемал, а складом так и заведовал большевик Лиакумович, в свое времи назначенный руководителем продогдела. Склад стоял на Беревниском форштадте, вдали от людских глаз. Бобруйчане забыля, а немицы и не стыпылы о его существовании. Густав Шульц выдал Лиакумовичу бумагу с печатими городски управы, которая свидстеньствовала, что склад принадлежит товариществу сельских кооперативов. Это утверждала и вывеска, старательно размалеванияя заверующим. Лиакумович, человек интеллигентного вида, с пышными, ухоменивыми усами, в болых мавичетах и ворогличке, си-

<sup>1</sup> Хорошо! Очень хорошо! (нем.).

пел в маленькой клаловке и выписывал товары, а на складе ворочали ящики Борис Найман и Шолом Агад. Пол мыло они заклалывали мещочки с порохом, пироксилиновые шашки, обоймы патронов, упаковывали пачки газет, которые привозил из Орши Котлович, листовки, отцечатанные в Бобруйске, и номера «Rote Fahne».

Кроме всего этого Вололько начал привозить из Бобруйска карабины, наганы и гранаты. Охранной грамотой

v него был пропуск рудобельского коменданта.

Обычно, когла прибывали новые товары, собиралось «расширенное правление кооперации». Приходили Соловей. Левков. Молокович и Олинец. Булто бы невзначай заходили командиры партизанских отрядов - Максим Ус. Ничипор Звонкович, Анупрей Працеза, Злесь и проводились заселания ревкома и партячейки, пержали совет команлиры отрялов, разлавались листовки и газеты. А если впруг заглядывал немецкий патруль Степан Жинко показывал коменлантову грамоту — разрешение раз в неделю созывать правление кооперации. Иногла соллат угошали шнапсом с панской винокурни и солеными огурпами.

Соловей немного умел говорить по-неменки и втолковывал солпатам, что их обланошил кайзер, что они не полжны воевать против таких же, как они, крестьян, что им нало быстрее возвращаться помой, расправляться с Вильгельмом и брать власть в свои руки. Солдаты залумывались - и правла, каждому хотелось домой. Опи жално набрасывались на листовки, которые находили в своих карманах, читали в газете статьи Карла Либкнехта и вдохновенные речи Розы Люксембург.

В казарме тоненькие листики на родном языке переходили из рук в руки, их прятали в тюфяках и попушках, ими пелились с товарищами, как весточками из пому.

Комендант никак не мог дознаться, кто приносит в казармы эту «коммунистическую заразу». Он яростно рвал на мелкие клочки листовки и газеты, топал ногами, рассекал возпух взмахами коротенького стека и кричая: — Даже куры не боятся их угроз! А солдаты кай-

зера были всегда верны присяге и отчизне. Комендант посылал в деревни и хутора отряды сол-

пат. Они выгребали из сусеков и кадушек жито, стаскивали с чердаков окорока и волокли на повозки.

Голосили бабы, умоляли хоть на затирку оставить муки, пожалеть петей. А солпаты бупто и не слышали их.

Барон Врангель убеждал коменданта, что обоз надо завернуть в его двор и ссыпать все в господские амбары: ведь это его добро, украденное мужинами и бандитамы. А комендант выполнял приказ своего командования — собират контрабуцию ватурой. На каждури подводу он поседил по солдату и отправил первый обоз в Ратмировичи.

Возницы шли пешком, солдаты лежали на возах п сосали длинные трубки. Скрипели в глубоком песке колеса, шумели старые, замішелые сосны, и щебетали голосистые лесные птипы.

Когда обоз въехал в дремучую пущу, возле самой дороги прогремел выстремен выстремен выстремен выстремен выстремен выстремен выстремен в лес, переверцулся один, второй воз, вместе с мешками полетели на вемлю немица, не успев скватиться аз свои карабани в меже окружения человек сорок молодых бородатых вооруженных мужиков. Отстреливаться и сопродиты по смысла, «Что может сделать десяток соддат стакой огромной ващой? Потбецуть? За что и во вим чего? Кому охота помирать?» — думали перепуканные оккуплати. Оди полвяли вуки.

Партизаны ловили лошадей и уводили их на узкую лесную дорогу, собирали брошенные солдатами карабины, отстегивали тесаки и высыпали из патронташей патроны. Потом немцев поставили по двое в ряд.

К ним подошел смуглый, среднего возраста мужчина и, путая русские слова с немецкими, спокойно и тихо заговорил:

— Вы хотели оставить наших детей без хлеба. Выходит, бендиты вы, хоть вып комендант бендатами считает нас. Мы — партизаны, мы защищаем свои семы, свою земню от врагов. Идите спокойно назад. Ныкто вас не тронет. А коменданту передайте, что не отдадны со своей земли ни сдивого зервышика. Вас сотин, а нас тысячи. Все мы были солдатами и умеем хорошо стрелить.— Он улыбиулся, вытащил из-за пазухи пачку листовом на немецком изыке и роздал каждому по нескольку штук.— Ан/wiedersehen ', — и приставил ладонь к козмръку выливилой солдатской фуражик.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> До свидания (нем.).

Солдаты повернулись, как по команде, и тихо, украдкой отлядываясь, поплелись по пыльной дороге. Когда чуть отошли и убедились, что никто за ними не гонится, зашагали быотрее, едав не бегом.

— Заворачивай на Зайцев хутор! — приказал Соловей. — Пускай каждый забирает свое, а шляхетское раз-

дадим сиротам и вдовам.

Веселей покатылись колеса по твердой лесной дороге. За подродами шли партиваны. У пекоторых кроме своего ружья висел на плече немецкий карабии. Максам Ус опоясался двуми полными патрончашами. Хлопцы вспомняли, как кто стрелял, квальлись добытым оружием.

К вечеру того же дня взбешенный беспомощностью немецкого коменданта барон Врангель велел заложить бричку и сказал, что едет в гости к хоромецкой пани. Положив под сиденье какие-то коробочки и шкатулки, он набросил лохматую бурку, ексочил на потертый кожаный облучок и помуался рысью по пыльной дорок.

Въехали в лес, и бричка судорожию затрясласъ на высоинах и кориевищах, а барои только и знал прикрикивал на возницу: «Поговий!» Въмыленные копи перевеля дух лишь на холовенчеком мосту. С облечением вадох-изу и барои, словно въскочки чудом из капкала. Ему жаль было покидать имение, но не мог он рисковать жизнью, необходимой «для спасения Россив».

Он переночевал в хоромецком вмении. Там его ждали Казик Ермолицкий и Порфирий Плышевский. О чем говорили они, никто не знал. Утром барон укатил в сторону Бобруйска.

Больше в Рудобелке Врангеля никто не видел. И Максим Ус еще долго жалел, что выпустил его живым.

## ç

При немцах Андрей Ермолицкий наконец отыскал дочь на фольварке и, как блудную овцу, притащил на хутор. Хотел выпороть вожжами, но старуха коршуном

вцепилась в него, упала на колени, накрутила вожжи на руки и заголосила:

— Лучше меня, если хочешь, убей, а дитя не дам позорить. Кто ж ее возьмет после такой срамоты? Вот увидащь, сам будешь просить, чтоб хоть Иван не побрез-

И умолила. Отступился старый. Три дня продержал Гэльку в чулане и выпустил: надо ж кому-то доить коров, сечь свиньям траву, да и клевер косить пора.

От сыпа, видво, помощи уже не жди: отбился от дома, распуствляся, запил. Где-то на загальских хуторах с шайкою танких же, как и сам, собакам селю косит. Бесится, все утрожеет кому-то. С карабинами да наганами разгуплавает: не навоевался спеце! Андрей готов был терпеть немиев, лишь бы жить спокойно дали. Так нет, трясца их матери, немура тухлая! Притнала их велегкая аж сода — жито выгребли из амбара, окорока сияли в клегисколько ни божился, что не большевик он, они только глазами моргают, как те совы на рассвете, да зубы скалят. Казик бы им показал, если бы прискакал со своими хлопцами. Да пиць ветра в поле: гарцует где-то, носится по вповам как молодой кобель.

Но и немцы черта лысого в зубы получили. Говорят,

Соловьева банда все начисто отобрала.

От этих мімсней еще боньшай обида и злость разобрала старого Ермолицкого. Большевиков он ненавидел смертельной ненавистью, может, и смирился бы с ними, но с их порядками — някогда. «Вот уйдут, даст бот, немнцы, тогда спова эти Соловы да Лемковы разойдутся, спова землю делить начичт, обрезать хутора, чтоб их резачка резала. Неужели Казик с Плышевским допустит, чтоб их отцов эти антихристы с торбами по свету пустили? У них же свла! А Плышевский еще и голова, учитель к тому же аж инколаевской порыз.

Не давала покоя старому Ермолицкому и Гэлька. Он готов был взять примака, лишь бы зить был шляхетской породы. Да и, в конце концов, примак даже выгоднее приданого не надо, а работник лишний в доме будет.

Только бы не этого злыдня!

А Гэлька стала смирная и послушная. С рассвета до ночи топталась в хлеву и на поле, да еще и в лес успеет сбегать, принести ведерко черники. Мать не нарадуется и не науквалится ею. Подоила как-то до рассвета коров Гэлька, обула морщаки, прихватила ведерко и говорит:

За Горелым болотом ягод черным-черно, сбегаю пособираю.

И пошла.

Но ни к обеду, ни к вечеру не дождались Ермолипкие дочку. Бросилась старуха к сундучку, а там нет ни белого платья, что еще в прошлом году к пасхе шили, ни ботинок на пуговичках. Так и села возле сундука Анэта.

— Езжай, отец, ищи. Чует сердце — замуж эта дур-

ница сбежала.

Но Гэлю уже нельзя было вернуть.

Давно она припрятала под выворотнем узелок с подвенечным платьем и хромовыми ботинками. Когда вошла в лес, положила узелок в ведро и побежала в чащу. Промокла до нитки от росы в высоком папоротнике и багульнике, спряталась за кусты можжевельника, стянула влажную кофточку, сбросила юбку. Оглянулась вокруг — не видит ли кто. Острая ветка щекотнула по голым плечам, утренней прохладой обдало все тело. На нее смотрели замшелые выворотни и дупловатые дубы. Слезы подступили к глазам — не подружки и не мать заплетают ее п одевают к венцу, не пекут каравая и не поют свадебных песен. Только сосны шумят да ящерица с трухлявого иня с любопытством посматривает на молодую. Гэля натянула тесноватое белое платье, изящные ботинки стянули растоптанные за лето ноги. Сложила свое старье в ведерко и пошла к повороту, где стояла разбитая молнией елка. Шла украдкой, оглядываясь по сторонам, как вор. Да так оно и было — она воровала свою любовь у лютого отца, у озверевшего брата, что осиротил Аникеевых детей, грабил и убивал ни в чем не повинных людей и хоронился по лесам и глухим хуторам, как бешеный волк. Хоть и говорят «родная кровь», а как они опостылели ей своей жадностью и злобой, как ненавидела и боялась их Гэлька. Она бежала по густому черничнику, высоко поднимая подол платья, чтобы не забрызгать его ненароком переспелыми ягодами. Слезы сами катились по горячим щекам. Гэля их не вытирала, а только ловила пересохшими губами.

Вот и дорога видна. В кустах фыркнул конь и зашелестела высвеченная солнечным лучом листва. Галя побежала быстрее, перепрыгивая через пеньки и валежник, сбивая мухоморы и сыроежки. Из-за куста вышел Ивал в пачищенных сапотах, кортовом шяджаке, черной фурамке с блестящим козырьком. Оп побежал к пей настречу, обиял, прижал, а поцеловать не отважился — еще ведьне жена.

 Пришла? Вот и хорошо. А я только подъехал. Как думаешь, старики не хватятся и не побегут следом?

Возле коня стоял молодой свояк Ивана и ольховой веткой отгонял слепней и мух с лошадиной морды.

Давай, молодая, свое приданое, — вместо приветствия пошутил он, взял ведерко с Гэлиной одеждой, поставил в передок и прикрыл свеженакошенной травой.
 Поправил постылку на возу, полтянул сбоуко.

 Если хочешь украсть невесту, так быстрее погоняй, — сказал он Ивану и вскочил на воз. Молодые сели на постилку. Затарахтели колеса по лесной дороге, объ-

езжая деревни и большаки.

Из ситцевого платечка Иван достал фату и веночек из жестких белых цветов. Гэля нашупала под воротнич-ком иголку с длинпой ниткой и стала пришивать венок к фате.

Песными дорогами опи проехали верст двадцать, аж до Лучип, и остановлись у паперти маленькой деревяпной держи. Вокруг никого не было. В песке, возла коновизи, ковырались поповские индоки, да в густых логухах хрокал сытый поросенок. Голи осталась одиа на подводе, а Иван со свояком побежали в поповский дом. Они уже давно стоворились с батюшкой и заплатили вперед три пуда жита.

Вскоре показался старый, тщепущный попик в белом полотиямом подряснике и в порыжевшей от времещ соломенной шляпе. За ими семенил в опорках на босу погу горбатенький звонарь с безбородым лицом. Он позвикивал связкой ключей, а следом шли Иван со свонком.

Иван сбегал к возу, взял Гэлю за руку и повел в робко вопла в прохладный полумрак перкви. Воле аналоя горела одна прохладный полумрак перкви. Воле аналоя горела одна свечка. На столике Гэля заметала два медных перстенька, видно, выкованные карпиловским кузнецом из толстого николаевского питака. Когда поп запел: «Венчается раба божкы».» — над Гэлиной головой Иванов свояк подиял блестящий венец, похожий па царскую королу, а над Иваном держал такой же венец гор-

батенький звонарь. Поцеловали холодный крест, поцеловались с Иваном, поп надел им на пальцы тугие колечки, перекрестил огромным евангелием в бархатном переплете.

Вот и все. Теперь они муж и жела. А что дальшог Отступятся ли отец и Каваж Дадуу ли снокойко жить, пускай в бедпости, но так, как велит сердце? Гэля едза держалась, по не вальяжала. Сняля в притворе бату, завернула в ситцевый платок, и, уже не прачась от людей, молодые носкали по безымнак у в Иваному кату.

Старая Ковалевичиха, вытирая платком глаза, в сенях осыпала головы молодых пригоршней ржи и повела в светелку.

Пригибайся, дочушка, чтоб не стукнулась.

За столом в розовой сатиновой рубахе сидел Иванов отеп, а рядом с ним весь ревком — Соловей, Левков и Молокович. Сбоку на лавке — старший брат Ивана Атрохим и тов младших хлопца.

Молодых посадили в красный угол. Гэлька снова надела фату. Она разрумянилась и улыбалась всем добрыма сными глазами. В хате стоял полумрак, по отня не зажитали — и венчание и свадьба были крадевыми, тапиственными все музыки в цесен. без шумного застолья.

- Как только выкурим немисев, мы такую вам свядку закатим, вся Карпиловка ходунем пойдет, поглядывая на молодых, товорыя Соловей. Хоть вы и обвегчались, а мы вас все равно в ревкоме запишем. Земли нарежем самой лучшей, кояя дарим, пару коров живите на здоровье. А жизнь такой будет, что никому и не синлась.
- Где ж ты коров тех наберешься, Лександра? хитро прижмурившись, спросил Кондрат.
   А разве мало их, дядька, в панских да шляхетских

 — А разве мало их, дядька, в панских да шляхетских хлевах? Кто их вырастил? Мужик. Мужику они и достанутся.

 Хватит вам, мужчинки, воду в ступе толочь, поднялась с ребристой чаркой в руке Кондратиха, — лучше выпейте с молодыми, чтоб им добро жилося, елося да пилося.

Все чокнулись и выпили разведенного черничным соком спирта с панской винокурни.

Кондрат захмелел. Он наклонился к Прокопу Молоковичу и загупел ему в ухо: — Это и надо, такое стряслось: Андрей Ермолидний — мой сват. Черга с два в теперь шпанку ломать перед нам буду, пусть хоть удавится. Сват, — завачит, ровил. А Иваш... Что Иван? Не женился — три опучи, и женился — три опучи. Одна прибъль — девка хваткал. С такой не пропадешь. Она и и дема ворочала всю работу.

Когда совсем стемнело, гости стали расходиться по одному. А молодых Конпратиха отвела спать в хлеву-

шек — в хате было тесно и люлно.

А назавтра чуть свет остановился возле Кондратова двора сивый жеребец в яблоках, и из легкого возка вылез мрачный и злой Андрей Ермолицкий. Он постучал в маленькое окожие квутом.

- Di KTO TAM SCTE?

Из сеней вышел босой Кондрат в залатанных испедниках.

 Не прибилась ли к тебе моя блудная овечка? Свет объехал. Говорят, тут она.

Овечек нет, а невестку бог дал.

 — Бог ему дал! Украл, ворюга! Где она? Вот я ее сейчас кнутом отхожу, сразу зуд пройдет. — И он, как бешеный, заметался по двору.

От злости хлестнул кнугом по окну, дзинькнуло в рассыпалось стекло. Из хаты выскочил Атрохим. Он выхватил кнут из рук Андрея и так уцепился в плечо, что тог аж присел.

 Вон отсюда, поганый шершень, что и духу твоего не было! — гаркнул он на отцова «свата».

Ермолицкий сразу притих, но не сдался.

 Воры, убийцы, дитя родное украли, чтоб вам пусто было! Где ты там есть? Марш помой, сучка!

 Я тебе сейчас как двину, так ты и кости не соберешь! — замахнулся обветренным кулаком Атрохим.

— Сыночек, не трогай ты его, — выскочила из сеней Колдратика. — И ты, сваток, не лютуй. Пускай живут на здоровье. Что уж теперь? Венчанные они, муж и жена. Зашли б лучше в хату да поговорили как дюди.

— Чтоб она оттем пошла, твоя хата! Какие вы люди? Голь перекатная, на чужое добро позарились. Тряспу вам, а не приданое. — И он показал купый кукиш. — Ня полушки не достанется. Нехай зараз же отдает плать и ботники хромовые. Слапишиь? Тра ты та мпрачешься? Гэля все слышала, седя в хлевушке на теплой постели. Она свервула подвенечное платье, схватила красивые ботинки, которые обувала всего раза два, и выбросила все через окошко.

Отец сразу подскочил к стене, схватил Гэлькины нарялы и начал их комкать в руках.

 А, вот ты где, сука блудливая! — заревел он от злости. — Марін домой! — затопал ногами Андрей.

 Вы меня только мертвую можете забрать. А так не гневите бога и не смешите людей, — всхлипывая, отозвалась Гэля.

Старый Ермолицкий остолбенел с открытым ртом, потом топнул ногой:

 Прокляну негодницу! И вы у меня еще поплачете, гады! Лешие! Опоили дуру любистком, потешаетесь теперы!

Он отвернулся от окошка, поднял с вемли ременный кнут. В другой руке потащил за собой по песку белое платье. Перевалился в возок и зло стеганул сивого жевебпа.

Гэля сидела на кровати в длинной холщовой рубахе и горько плакала.

Ей еще не раз придется поплакать на своем веку!

## 10

Чуть ли не каждую неделю рудобельские «кооперативщики» ездили в Бобруйск за говарами. Лиакумович по жалел им ни мыла, ни керосину, подкадывал немного соли, ниогда давал сигцевых и коноплиных платков, а в рулон какой-нибудь счертовой кожи» на штаны. Привезут Тимох с Микодымом или Степаном лицики и мешки, закровотся в магазине и начивают перегрихивать все: под мылом — порох спритан, под спичками — патроны лежат, за соли вытаскивают нексолько нагалю, завернутых в промасленные тряпии. Разложат листовки и газеты, написаниые по-пашему и по-пемецки. И... пошла торговля. Смотришь — за полдия все и разнесли. Листовки и патропы чаще всего забирал Ромац Соловей: пабьют ему целую торбу всего, сверху прикроют куском ситда, положат пару брусков мыла — и потопал старик. А куда иести все это, ему не надо было спрашивать.

Потом приходит Левков, ав ним — Андрей Падута. А утром не только в Карпиловке для Рудобельке, а верст за двадцать от них висят на заборах листовки, подписанные Бобруйским уездилым комитетом РКП (б): 4Не давайте немецины окнупантам вывозить народное добро, разоружайте солдат, создавайте партизвыские отрядил.

И спова возле холопеничских мостов и в Татовичской пуще гремент выстрелых, хлопцы и дядыхи в лапятах и вигувах, как привидения, выскакивали из лесу, завора-чивали подводы, забирали у солдят карабины, а их со связанными руками гвали обратно. Немцы не очень-то и сопротвытались: ни самим нее уже опостыллел, да и звали солдаты, что здесь они временные гости, а из дому доходили слухи, бучто и там и вароп бунтура.

Все чаще в казармы и избы, где стояли солдаты, попадали маленькие газетки. В них коммунисты призывали немецкий народ свергнуть кайзера Вильгельма, как это сделали русские со своим царем, забрать бюргерские земли и заводы, пачать строить новую жизнь в волькой Гермапии. Солдаты читали и перечитывали эти листки, притали их от офицеров, шептались между собой и ве спали почами в чужой, непонятной и бедной лесной стоюме.

Они нехотя выезжали собирать контрибуцию, иехотя шли охранять волость и шататься иочью по селу, чтобы спокойно спали коменданты и офицеры. За себя солдаты не очень боялись. Партизаны предупреждали: если они не будут лезть на рожон, никто их не тронет. Так и получалось. Только увидят на дороге вооруженных мужиков, сразу поднимают руки. Отстреливаться иет смысла: мужиков с винтовками обычно раза в три больше, чем конвоя при самом большом обозе. Только моргнуть успеешь, а партизаны уже спереди, и сзади, и со всех сторои появляются из-за кустов. Куда тут денешься? Да миогие и сами понимали, что солдат превратили в грабителей, что грех забирать хлеб у таких же крестьян, как они сами, что кадо помочь русской революции, а не лушить ее. Одним словом - пумай, солдат, как дожить тебе по встречи с ролным краем, а ее, встречи этой, каждый жлал с нелели на нелелю, со дия на день.

Идут ночью по селу три-четыре солдата с карабинами. Видит, в хате ярко горит лампа, пиликает гармошка, ухает бубен с колоконъчиками. Надо же посмотреть, что там такое. Зайдут, грозно спросит: «Кто ест козяни?», а девчата уже подвигаются на лавке, дают им место, сыплют в пилготивия семечки, повглащают на валься

Ну как тут быть суровым, если синеская Дуня так похожа на его Терезу или Марту? И хлощых дебродушно приглапнают: «Копп, Каппетаd, танчить». Как удержаться? Отдает мелодевьямй солдатик карабин товаринну, кладет руку на тугое влечо и гремит подпованимик сапотами, аж лампа трисется. Глядиць, и второй развоотилля, только самый станицы силит на лавке, обина тои карабина.

Выйдут на улицу, полезет который-пибудь в карман за заживалкой, а там уже что-то шуршит. Придет в казарму, помотрит, оказывается — свежая газетка. А в ней пишут, что в Баварии бастуют батраки, в Мюнхене рабочие вышли на улицы с крассыми флагами и приветстервали русскую революцию.

Немецкие коммунисты призывают солдат верпуться доприну и направить штыки против измещимов и фабрикантов. Вот и разберись, солдат! Прочитает, и кочется с кем-нибудь посоветоваться, вместе подумать. Тихошью кнег газетку соседу: своя же, немецкая, «Смотрун-ка, что пишут. Выходит, и дома беспокойно. Да и жена намекала в письме, что буплит все вокомуть.

Так и ходит из рук в руки листовка или газета, которая неизвестным путем попала в солдатский карман.

Комендант зеленеет от злости, что вокруг действует какая-то вражеская сила, что враги проникают не только в казарму, только в солдатские головы, но и добрались по его собственного кармана.

Он не знает, что делать, ведь ничего не удается вывезти нестанцию в отправить в рейх. «Бандилы» нерехватывают обовы и раздают добро тем, у кого только силой и удалось что-то найти и реквизировать. А солдат на отередную соперацию» приходится гаять чуть ня не под пулеметами. Шепчутся нее они о чем-то, а появись офипер— тут же умолкают.

Комендант положил конец всяким сборищам на селе. Только правление кооперации и может собираться раз в неделю в лавке или школе. Сколько ни навещал лавку патруль, да и сам комендант нет-нет да и заглянет, — все чин чином, сидят, беседуют, что-то подсчитывают, а то и перерутиваются, самосад же такой курят, что ламия бот погасите. Прислушается комендает, но попробу пойми, о чем эти диковатые мужния горланят на своем варарском языке. Так и уйдет и и с чем. Раза два навещал он «кооператоров» вместе с Ливой. Она переводила, сколько сласики продали, сколько слагков и соли, что надо привезти, с кого паи взыскать.

В последний раз, когда комендант, махнув рукой, вышел за дверь, председатель подрайонного комитета партии большевиков и волревкома Александр Соловей улыб-

нулся и сказал:

- Продолжим, товарищи, партийное собрание. У нашей организации уже есть свои ячейки в Лучицкой, Паричской и Глусской волостях. Все члены партии и красные партизаны имеют кое-какое оружие и готовы драться, а если потребуется, так и умереть за власть Советов. Но, товарищи, уездный комитет предупреждает, чтобы не было неорганизованных, бессмысленных стычек с немцами. Многих мы уже склонили на свою сторону, они пе только нам сочувствуют, но и помогают иногда, Согласно договоренности с нашим правительством, немцы должны скоро уйти из Белоруссии. Только надо их проводить с тем, с чем пришли. Не дать ни одного зернышка. Думаю, это нам удастся. Еще вопрос. Вы знаете, товарищи, что в Загальских болотах, да и здесь по хуторам, еще шныряют шляхетские бандюки - Казик Ермолицкий, Плышевский, братья Перегуды и вся их свора. Они уже немало уничтожили наших людей. А как только уйдут оккупанты, вот увидите, явятся сюда. Теперь немцы охраняют Берков, Медухов, Хоромное и Сереброн — все осиные тнезда. Но как только начнем делить их землю, прилется столкнуться лбами с этой шляхетской шайкой. Так что передайте своим хлопцам, если где-нибудь которого поймают, пусть судят так, как они судили Аникея.

Потом Соловей сообщил, что в следующее воскрвсенье в Гатовичском лесу, возле «чудотворной» часовии, будет большое богослужение. Вот там можно и собраться всем командирам взводов, отрядов и партийцам-большевикам.

...Как только выглянул месяц, к кринице, над которой стояла замишелая часовня, стали собираться люди. Кто ехал, а кто прошел пешком двадцать — триддать верст. Сюда собярались калеки и слепые со своими хворостаны, женщины и мужчины, старые и деги. Вокруг часовин рассаживались бородатые лярники и общариванные нищенки. В перкви служивля акт три попа: исповедовали, крестали, саятили воду, с хоругнями ходяли вокруг криницы. Собярались сюда и царни с демушками. Постоят немного в церкви и расходятся грушиками по лугу да по дубравь. После таких богослужений и попадали кошевитские девчата замуж в Карпиловку да в Курии, а рудобельские в Лясковичи или в з Забольста.

При немпах возле часовии уже не устранвали прежних кирмашей, не продавали ни розовых приников, ни длинных конфет с кисточками. А народу все равно собиралось много. Одни — чтоб помомиться за душу «убиенного раба божьего», другие — чтоб пабрать святой воды от лихоманки или дурного глаза, третьи — увидеться с братом или святом, поговорить с кумом, которого давно не встречал. А молодые, как говорили бабки, «чтоб покрутить квостом»

В последнее время к часовне приходили «безбожники» и «кооперативщики», лузгали семечки, смеялись, пили «святую» вопину и шатались по лесу.

В варосли лестыми тропинками пробирались Соловей В варосли лестыми тропинками пробирались Соловей круг них диспаватались на траве хлощи из Катки и Зубаревич, Писпаватались на траве хлощи ставини бутыпку, раскладывали ломти хлеба с салом, чтобы вдруг какойкомправати пробирати и пробити и пробирати и пробирати

Командиры взводов докладывали, кто еще записался в партизаны, сколько есть винтовок и ружей. И все в опин голос жаловались, что мало патронов и пороху.

Хлоппы рассовывали за пазухи свежие листовки, отпечатанные в смоленской и бобруйской типографиях или оттискутые за шаппрографе. Собирались пебольшями компаниями и расходились кто куда. В разные стороны уходили и ревкомовцы. Ночевать им одном месте было нельзя. Хоромное, где Алексапдров отеп арендовал землю, было твездом лютых шляхтюков, там каждый готов был Романова сыпка живьем поджарить на собственном мизинце. Поэтому Алексапдр где диевал, там не почевал. Только Марылька и знала пристанице брата. Приходила иногда к нему, приносила чистую рубаху, а порою и кусочек сала.

Дело было к осени, когда на пару с Тимохом Володько Александр на кооперативной фурманке отправился в Бобруйск. Пропуск ему выдал волостной староста Михаил Звонкович и оболовля.

 Тут, браток, все по форме. Гони хоть до самого Вильгельма. Ни одна собака не гавкнет.

И в самом деле, все обоплось без сучка, без задорпики. Раза три останавливали патрули. Взглянет который на большую синюю печать с орлом, ткнег обратию жесткую картопку, буркнет: «Fahrl» 1— и снова гремит по разбитому шляху телега.

В Бобруйске Тимох поехал на склад к Лиакумовида столей соскочив возале знакомой чайной. За столами сидели несколько мужиков со своими котомками. Пили чай острые на слово бобруйские извозчики и чумазый кочетар со станции. Из боковушики стрельцула глазами Роза, которую Александр уже встречал здесь и в кинжной лавке станого Агала.

Она сначала подошла к кочегару, поставила перед ним тарелку картошки с селедкой, потом начала сметать крошки со стола, за которым сидел Александр. Незаметно улыбнулась ему и прошентала:

— Возле кладбица на Инвалидной улице, в доме четырнадцать, спросите, не нужны ли дрова. Если спросят какие, отвечайте — грабовые. — А через минуту принесла пве чашки заваренного цикория. сунула марки в карма-

шек и скрылась за ширмой.
Александр выпил обе чашки горького цикория, вышел из чайной и подался вниз по Скобелевской улице.
Возле бани свернул к глиняному карьеру и наконец выфорался на ужую грязную улочку. Как только он вошел
в темный коридорчик, дверь распахиулась, и Александр
сразу узнал рыжеватую суприну Бориса Наймана. Он стоял с памыленной щекой и бритвой в руке. Александр образовался счу, как ропному боату.

— Если грабовые плашки привез, то садись, — пожимая руку, пошутил Найман. — Новость слыхал? В Германии революция. Без дураков, революция. Самая настоящая. Вильгельм смылся кула-то за границу. Берлии

<sup>·</sup> Езжай (нем.).

бурлит. Демонстрации, митинги, созданы Советы, армпя разваливается. А здесь генералы скрывают эти новости от солдат.

Он рукавом вытер мыло с недобритой щеки и вышел в другую комнату. Вернулся оттуда со стопкой листовок.

Вот, держи!

Соловей взял еще липкие синие листовки, исписанные от руки немецкими буквами. Сверху он прочел: «Genossen Soldatent» <sup>1</sup>

— Это — обращение уездного комитета к немецким солдатам. Мы поздравляем их с революцией, призываем немедли возарвациаться домой и встать на защиту революцией германия. Здесь же и требования к командованию — выполнить условия договора и до октября вывести войска с нашей территории. Листовочка эта нам дорого обоплась. Товарища Бадашова знаещь?

— Как же не знать Павла Михайловича!

- Сцапали его почью. Сидит в крепости. И шаппрораф на квартире пашли. Мы вместе с инм печатали. Я одку пачку сорда въял, остальвые, думал, утром заквачу. Только собраскя, а там уже, передали, в сенях два немца в засаде. Сторожать, тко придет. Только не дождутся. Так что бери листовки и топай грабовые плашки колоть.
- А как же товарищ Балашов? Кто навел на него?
   Об этом надо дознаться! встревожился Соловей.

 Павел Михайлович молчать умеет. А провокатора или шпика найдем, из-под земли достанем. И судить булем по законам революционной совести.

Как бы мне встретиться с товарищем Ра... — Александр никак не мог привыкнуть хорошо знакомого ему

Ревинского называть другой фамилией.

— С товарищем Раевским пока что встречаться опасно, и тебе и ему. Немецкое командование словно с пени сорвалось, стращится, чтобы после нашей витации согдаты не подняли на штыки своих офицеров. Полевая жандармерия рышет повсяют, как стая готички. Только недолго им осталось гарцевать. В автусте в Смолепске состоялась областная конференция подпольных организаций Литвы и Белоруссии. Там от нас присутствовал как

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Товарищи солдаты! (нем.).

раз товарим Балашов. Создан краевой подпольный компете. Решение такое: гнать немцев с нашей территории, не давать им гработь муника и коляйничать в имениях. Молодых хлощев призывного возраста решено вербовать в Краспую Армию.

- Завербовать-то завербуем, а потом куда с этими

добровольцами? — неребил Бориса Соловей.

— Послушай: из Смоленска присланы специальные люди. И у вас есть человек. Косаричи знаешь?

Да у меня половина отряда — косаричские.

— Замечательно. В Косаричи поехал Костя Пинчук. За кого оп себя выдает, невыкно. Свяжно с тым и начинай отбирать ребят в Краскую Армию. А товарищ Пинчук внает, куда их переправить. Найман встал. — Что делать, тк знаешь. Обставовка ясил. В следующий раз наведаешься, желанным гостем будешь. А теперь исчезии. Иди за кирпичный завол, а там карьерами выбирайся город. Болыше никуда не заходи и не будь раззявою.

Соловей рассовал листовки под подкладкой френча и за пазухой, распрощался с Борисом и по заросшей переспелой коноплей меже спустился в глубокий карьер.

Домой он ехал на рогожных кулях с таранью. Тимох примостился на передке и хвастался, чего ему напаковал Лиакумович.

 Не приведи господь, рвануло бы то, что под нами, — не то что от нас, от конской подковы ухналя не нашел бы.

Они раза три сворачивали в густой кустарник, таскали сено с чьих-то стогов, кормили коня и сами грелись под стогами.

Было сумрачно и сыро. Почернела и пожухла отава, ветер гнал стреловидную лозовую листву, и порой казалось, что нет ни боев, пи немиев, ни пыльгетских банд. Над головою — нивкое облачное небо, а вокруг муга с высокими прведистыми стотами и тишива.

Когда въехали в панский лес, заморосил чихий заподалый дождь. Соловей укрылся под свиткой, боялся замочить листовки. Опи были посилывей всей Тимоховой добычи, припританной под мылом и тарапью. Наступали решающие дли: гнать пемиев, подсили земию, начать повую, свободную жизпь. Приближалась отневая, полная тревоги и радости пора.

Не доезжая до села, Соловей спрыгнул на землю.

 Ну, я пошел, — бросил Тимоху, — а ты сегодня «торгуй» половчее и передай всем нашим, чтобы к вечеру собрадись на Заячьем хуторе. Понял?

- Есть, товариш команлир!

Тимох стегнул вожжою по мокрой лошадиной спине и погромыхал в село.

Фигуру Соловья скрыла сетка дождя и черная мокрая стена кустов.

В тот же лень после полудня каждый немецкий солдат знал, что пришел конец династии Гогенцоллернов, что в Германии революция.

 А теперь за кого валяться в окопном перьме? спрашивали они один у другого и передавали отпечатанные на шапирографе листовки с расплывающимися ощеломляющими словами о событиях на родине.

Комендант трясся от злости и, будто командуя на пла-

цу, рявкал:

 Брехня! Большевистская провокация! Сейчас же собрать и слать мне эти вонючие листки! Кто принес это собачье свинство? Деревню обыскать! Бунтовщиков арестовать

Солдаты не шевелились. Одни мрачно молчали, дру-

гие не скрывали свою радость.

Офицеры метались по казармам и собирали измятые синие листки, выворачивали солдатские карманы, только там уже было пусто. Каждый отчеканивал:

Выбросил, герр лейтенант! — И добавлял наивно:—

Кто же теперь будет править Германией?

Кайзер Вильгельм Второй, — огрызались офицеры.

Комендант чувствовал, что капкан вот-вот захлопнется, что вокруг действуют невидимые силы большевиков, но где и кто они? Неужели те пеуловимые бандиты, что перехватывают обозы и разоружают солдат? И вот теперь подбивают к бунту солдат армии «его императорского величества». А там наверху, в Берлине, молчат, никаких указаний... Значит, придется действовать, как было приказано. Но из деревень ничего нельзя вывезти. Один выход - взять хоть то, что осталось в имении. И солдаты поташили из господских амбаров на пароконные подводы и на походные двуколки мешки жита и гречки, кадки с садом, покатили из винокурни бочки со шнапсом, из комнат выташили персидские ковры и пуховые подушки. Лелали это они весело и споро.

А управляющий Врангеля, растерянный и испуганный, бегал по двору от воза по воза и только кричал: «Was machen sie?» 1 Комендант не обращал на него внимания. Он приказал все это побро пол усиленным конвоем отправить утром на станцию, погрузить в вагон и с охраной поставить в Германию. На ночь вокруг имения выставлялся усиленный патруль.

А в это время в хате Архипа Левкова собрадся весь

Рупобельский ревком.

 Хватит агитировать, товарищи, пора пействовать. И Соловей рассказал обо всем, что узнал в Бобруйске. -Захватить волость, не пать немпам вывезти награбленное побро, потребовать, чтобы немедленно вывели войска с Pvпобельшины. — такова запача на эту ночь и утро. Я предлагаю такой план: отряд Максима Левкова разоружает часовых у волостной управы и занимает Карпиловку. В это время отряд Ничипора Звонковича идет на Новую Луброву, Максим Ус со своими хлоппами займет Лески. А мы с Анупреем захватим имение. Попробуем договориться с комендантом. И предупредите хлопцев — зъя кровь лить не надо. В Германии революция, многие солдаты — девые социал-демократы и коммунисты. За что же их убивать? Да и самим гибнуть нет смысла. А пуля - пура, она не спрашивает, кто ты и сколько у тебя петей.

— Среди немчиков есть такие хлопцы, что хоть их взволными назначай, - отозвался Максим Ус. - Сами это-

го рыжего коменданта на кресте распнут.

 Отряды собираются на Зайцевом хуторе. Вооружаются кто чем может. Чтоб видно было, что и мы не с голыми руками идем, — приказал Прокоп Молокович. — А теперь каждый своей стежкой — на хутор!

...На той самой поляне собралось сотни четыре мужиков с карабинами, винтовками, дробовиками. Кое у кого за ремнем торчал наган. А дед Терешка нацепил через плечо плиничю стражницкую саблю с кожаным темляком. Чтоб она не тащилась по земле и не била по пяткам, дел придерживал саблю рукой. Шапка у него съехала на одно ухо, реденькая бороденка задралась кверху. Смотрят на него молодые и ухмыляются, а он похаживает

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Что вы пелаете? (нем.).

от одного к другому, потом вдруг выдернет саблю и похваляется:

 Если хочешь, побрею. На, пощупай, как огонь. На трех брусках доводил. Запустил Минич. Не иначе, стражничиха кабанам траву секла.

— Ты теперь, дед, как геперал Скобелев. Глянут нем-

цы — и врассыпную, — пошутил Ус.

— Нечего зубы скалить, Максимиа. Тут стараешься как лучше, а ему только хаханьки пад дедом Торешкой. Это же не лишь бы какая сашка, это, есля хочешь, боевая трафея. Не попал тогда в этого злыдия топором, и ты поленился пробежаться, чтоб перенять рыжую собаку, так вот вскочял сторяча в его фатеру и забрал стую мешалку. Трафея, брате. Вадшиы, и с кисточкой.

Мужчины добродушно смеялись над разговорчивым и

всегда потешным Терешкой.

На поляну вышел Александр Соловей. На нем был военный френч, перетянутый широким ремпем, зелепая, еще николаевских времен, фуражка, а на ремешке красная ленточка, скорее всего из Марылькиных кос.

Разговор сразу утих. Все подошли ближе к Соловью. Опираясь на ружья, курили и слушали, что говорил пред-

седатель ревкома.

— Товарици партизавы и революцювное крестьянство! Немецкой оккупации пришел конец. По договору с Советским правительством немица должим уже очистить территорию Белоруссии. Но комалдоващие оттяпьает вывод войск. Видио, мало еще выграбали в выших деревнях. Теперь они выгребают все в пансном имении, забирают скотину и лошадей, чтоб отправить в Германию. Но разве это панское добро?

Известно, наше! — загудело несколько голосов.

— Утром мы предложим немцам убраться из волости

и вернуть все, что опи награбили.

- Бить гадов надо! А вы нацкаетесь с нями, просите да уговариваете. Продались германцу, товарищи комиссары, немчуру жалеете, — закричал, протискиваясь сквозь тоалу, молодой кучерявый матросик. — Если боятесь, я поведу. Кто со мной, мужики? — Он расстенул бушлат, показыван полосатую тельвишку, выхватал нагав, готовый тут же ринуться в бой.
- Заткнись, вояка, сгреб матросика за грудки чуть ли не вдвое выше его ростом Максим Ус.

Партизаны наблюдали, что будет дальше.

 И откуда ты такой сыскался, что трещишь, как старые портки? — подошел к пему, держась за саблю, дед Терешка.

— Тихо, мужики, — успокаивал Соловей. — Вот товарищ Ступень говорит, что мы пропались немпам...

Болбочет дурень лишь бы что. Нечего слушать, —

прогудел Микодым Гошка.

— Ему хочеток стрелить, чтоб кровь пилася. А мы хотим жиль на этой свободной земле. И мемсикае солдаты
пускай живут. Опи такие же рабочие и крестьяне, как
и мы. Дома у ных семьи. В Германия тоже произошла революции, Вильгельма больше нет. Среди солдат есть социал-демократы и коммунисты. В кого ж мы стрелить
будем? В кого будут стрелить опи? Оружие мы не выпустим, но опо должно быть в умных руках. Выпудат
тсрелять, начием. Только не забывайте, что у них пулемети, винтовки, патроны. Но за нами сила и правда, потому что никто другой — мы здесь хозяева. Стрелять
только в крайнем случае. А теперь слушайте. — Соловей
вытапцил на кармана лист бумаги и стал читать: — «Приказ номер один Рудобельского волостного революционного комитета. 23 ноября 1918 года.

В два часа ночи на 24 декабря отряду Максима Левкова выступить в Карпиловку, обезоружить охрану волостной управы и установить советскую власть. Отряд Максима Уса запимает деревию Лески. Отряд Ничпиора Золиковита — Новую Дуброву. Отрядам Драпезът и Со-

ловья занять имение барона Врангеля.

Во всех деревнях установить советскую власть и организовать комитеты бедноты, которые должны поделить панскую и шляхетскую землю».

И сразу все заговорили:

От ета справедливо.

 Так давно надо было. — Терешка подошел к Ивану Ковалевичу: — Заберешь тестев хутор и царствуй себе.

— Пусть он подавится этим хутором! — эло ответил Иван.

Отряды начинали расходиться. Мужики, стуча лаптем о лапоть, сапогом о сапог, притались за разлапистые елки от пробиравшего до костей ветра, который гнал по небу седые тучи с белыми гребинми. Не знал только крикливый матросик Ступень, к кому прислониться, в ком найти опору. Ему хотелось команповать самому. Но что опин сидлаещия

Становись, Алексей, Пойлем на Лески.

Матрос послушался Уса и молча стал в строй.

Отряды исчезли в лесной чащобе. Только шуршала под ногами мерэлая листва, потрескивали да хлестали по спи-

нам еловые ветки. Поляна опустела.

...Ночью ветер разыгрался еще сильнее. Каривловка спала глубским сиом, толью кое-где лаяли собаки да скрипели колодеяные журавли. В темпоте мерцал единственный отопек. На него соторожно пли с полсотии партизан во главе с Лековым. Остальные окружали деревию, чтобы ядруг из нее не выскочили патрули и не подилип тревоту.

На крыльцо волостной управы поднялся староста и

постучал в двери.

— Wer ist hier? 1 — послышалось из-за дверей.
— Открой, это я, староста. Ну. Михаил Звонкович.

Разве не знасшь? Коменлант послал.

Послышался топот подкованных сапог, авскрыпел застрыльно, в коридор вскочил Максим Левков с наганом в руке и схватил солдата, в последнения с устола. Номен побелен и начал подпимать вверх руки.

- у стола. немец поселел и начал поднимать вверх руки.

   Не бойси, камрад. Wir sind Kommunisten. Sie lahren паch Наизе, паch Deutschland<sup>2</sup>, спокойло заговорил Максим, подбирая немецине слова, которые он малость поминя со школьных времен. Вслед за ним в управу зашли человек восемь с карабинами и ружьями. Маленький и вергкий Тимох Володько сразу же подбежал к столу и схватил карабин. Немиа посадили в угол. Он больше всего удивился, увидее среди «бандитов» услужляются приветливого продавца на магазина. Узяла еще нескольких хлопцев, которых встречал на вечеринке, и немиого услоковлен.
- Принимай, товарищ Левков, волость. Сдаю в полном порядке, серьезно сказал Звонкович.

Вскоре партизаны привели еще четырех разоруженных немцев и посадили их рядом с охранником.

<sup>1</sup> Кто здесь? (нем.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Мы коммунисты. Уезжайте домой, в Германию (нем.).

Иван Ковалевич взахлеб рассказывал о своей первой боевой операции:

— Согнулся он в три погибели под Мартиновым гумном, воротник поднял и дремлет. А мы ти-и-иховыко подкрались, из-за ветра и не слышно было, наставили четыре дула да как гаркнем: «Славайся!» Оп так и сел.

В зале, коридоре, других помещениях волости отогревались партизавы. Погятиваля самокрутки, бесеровки в Вокрут волости стояли часовые. По берегу Нереговки и по мостику между имением и деревней вытянулась партизанская цепь. Все ждали рассвета. Утром будет видию, как все обернется и чем кончится.

Максим Ус больше вервл своим глазам, чем чужому слову. Поэтому ходил в разведку всегда сам. Отряд его баз боя заявл Лески. Выставиля дозоры на уливе и за околидей, а полсотни партизав вместе с командиром лесом вышли на большак, который вед из имения в Ратмировичи. Партизаны знали: пока темпо, немцы никуда не ездят и не ходит. А глубокой осенью рассвет наступает поздно. Вот и ждали.

- Лучше встречать, чем догонять, говорил Максим. Он то и дело выходил на дорогу и прислушивался: не скрипят ли колеса, не ржут ли кони?
- Такой разведчик за версту виден, шутили хлопцы. — Ты бы хоть чуть пригибался, Максим, а то шапку собыют.
  - Батька новую купит, отшучивался командир.

И вот в синеве холодного рассвета на большаке заколыхались дуги, замычали привязанные к подводам коровы. Длинный обоз осторожно въезжал в лес. Возницами были солдаты с карабинами за плечами. Они ехали, как воры, даже не понукали лошадей, не разговаривали между собой. Большинство из них были пожилыми людьми, видно привычными к работе на лошадях и на земле. В середине обоза сидел на мешках молодой офицерик. Как только обоз поравнялся с партизанской засадой, из-за придорожных елей и кустов можжевельника, словно из-под земли, выросла целая армия вооруженных крестьян: у страха ведь глаза велики. Офицерик спрыгнул с мешков и схватился за кобуру. Максим с размаху ударил ему по шее, и тот носом зарылся в сырой песок. Партизан придавил офицерика, нащупал кобуру и так рванул, что она отлетела вместе с ушками. На каждого солдата навапялось по двое, а то и по трое партизан. Хлопцы Максима Уса провели операцию внезанию и тихо, никто и ойкнуть не успел. Перепугавные кони хранеля и вырывались из комутов, ревели и натягивали постромки привзанные к воазы моровы. Максим одной рукой, слови котенка, подинл и моставил на ноги офицерика, помахал ладонью перед дулом нагана: «Стрелять не надо» — и скомацювая.

— Поворачивай!

Солдат посадили на подводы, дали им в руки вожжи, а сами вошли рядом. Ввитовки держали наизготовку. У многих за плечами висели еще и карабины.

На подъезде и имению партиваны увидели воале ворот огромную толпу людей. В первых рядах стояли вооружевные хлопцы на отрядов Соловы и Дранезы, а зак инми — кариналеские делд, бабы и ведесущие мальчипки: всем хотелось посмотреть, «нак партизаны будут выголять лечениев».

Ворота открылись, и обоз въехал на просторный двор.

Партизаны отвязали коров, выпрягли лошадей.

Перед крыльцом стояло человек пятнадцать. Здесь были Левков, Левог Одинец, Прокоп Молокович, Ничипор Звонкович. К коменданту жались четыре офицера. Против них стоял Александр Соловей.

Инва, в черном пальтишке и клетчатом платке, приметилась на средней ступеньке, между Соловьем и коменлантом.

— По договору, заключенному Советским правительством, вы должны была очистить всю занятую территорию к началу октября, — говория Соловей. — Сегодия дващать четвертое ноября, а ны и не думаете убираться. Забираете у нас хлеб, вывозите коров. Это — грабеж, господин комесладат. Мы не хотим проливать ни вашей, пи своей крови. А у нас, новерьте, достаточно оружия и людей, чтобы прогнать вые силой.

Лиза торопливо, чтобы ничего не пропустить, переводила коменданту. Тот стоял прямо, словно жердь, хмурил брови и шевелил вздернутыми кончиками усов.

— Я — солдат и подчиняюсь только своему командованию. Поступит приказ отступить — отступим, а нет, значит, нет! — отрезал комендант.

 Ваше командование уже — того... — И Соловей сделал выразительный жест. — Так что выполняйте приказы революционной Германии и Советского правительства,— ткиул в самое больное место Соловей.

— Это провокация! Вы своими гнусными листками разложили моих солпат.

 Ваших солдат дома ждут. Делать им здесь нетего, — со спосейкой яверенностью продолжал Сольевей. Голос его стад тверие: — Революционный комитет требует сегоддя же вывести все войска из менения в сетавить волость. Престынское дебро — не трогать! Ни зерпышка. Суметесь — отнем остановам!

Когда Лиза перевела этот далений от дипломатичесики тонностей, ио решительный муницияй ульгиматум, лицо коменданта побагровело, он задыжался от бессплыной ярости. Создатам своим он уме не верал: они сдавалысь партиваным без единого выстрела, берегли свою шкуру. Да и своей он дорожил. И на кой ляд подыжать от муницкой пули в дикой леспой стороне! Но сразу состаситься с этим уверенным и спокойным «комиссаром» по сму надо посоветоваться с комапдованием, что правительство Белорусской пародной рады! попросиль пемецкие войска поддерживать пэрядок на запятой ими территории.

У нас только одно правительство — Советское. От его вневи мы и требуем сегодав же к пяти часам вечера очистить Рудобельскую волость. Партазыские отряды не троизуста с места, пока не уйдет последний немецкий солдат. Идите. Никто вас и пальщем не тронет. Не подчинитесь — силой заставим.

Соловей молчал, пока Лиза переводила его последние

слова. Потом, не дожидаясь ответа коменданта, четко, повоенному повернулся и направился к воротам. У амбара хлоппы разгружали фурманки с зерном.

У амбара хлопцы разгружали фурманки с зерном. Мешки были тяжелые, мужики незлобиво переругивались:

Пускай бы эти бугаи и надрывались.

Понасыпали ж, под самую завязку.

 Подсоби, браток, а то, лихо его возьми, еще грыжа вылезет.

¹ Так называли себя белорусские буржуваные националисты, сотрудничаемие с оккупантами.

Здесь же суетился и Терешка, придерживая свою саблю.

 Снял бы ты ее, дед, а то пятки поотбиваешь, зубоскалили хлопцы.

 Вот уйдут энти ироды, тогда бабе отдам щенки на растопку колоть. А дотоль не имею права.

Старик поддавал на плечи мешки, подсоблял подыматься к дверям, кряхтя таскал длинные трубки ковров. — Что, дел, ключником пристроиться решил? — спросил Максим Ус.

— А чего ж? Самая по моим годам служба.

Когда Соловей вышел со двора, вдоль кирпичной стены уже выстроились отряды Левкова, Звонковича и Уса. Не расходились и мужики.

— Ну как? Что он там говорил? — наперебой спрашивали у Соловья и у тех, кто вместе с ним был при разговоре с коменлантом.

— Никуда не денутся. Будут выметаться, — коротко отрубил предселатель ревкома.

К нему протиснулась раскрасневшаяся Параска и го-

Стяг у меня спрятан. Пускай хлопцы повесят. А?

 Ну и молодчина же ты, Параска. Скажи Ивану Ковалевичу. Хлопец он шустрый. Давай, любушка, беги, не мерэни.

— Эх, чтоб такое еще разок услышать! — шепнула она и побежала.

Александру стало жаль эту молодую красивую вдову, Тянется она к нему, словно ребенок, угасающий без тепла и ласки. Только теперь не время размышлять о своих делах, и ей нечего голову кружить. Отвоеваться надо сначала, жить начать по-чному, а там – видно будет.

Пацанята вскарабкались на высокую кирпичную ограду, кто мог — втиснулся в щели ворот и наперебой выкрикивают, что там, во дворе, творится:

Мешки какие-то волокут.
До кухни бегут с котелками.

— До кухни бегут с котелками

Коней седлают.

Иной посинеет, соскользнет по настылой стене, а уже другой просит подсадить и лезет на это место.

После полудня отворились ворота. На буланом жеребце выехал мрачный комендант, верхом потрусили офицеры, следом по мерзлому тугому насту протопали коваными сапогами солдаты.

Звякали привязанные к ремиям котелки, скрипсан за плечами туго набитые ранцы. Сперцом тянулся обоз. На передках устроились пожилые солдаты. Кое-кто, озираясь, махал рукой на проциание, сыпывлись непонитные, но по-своему, видно, добрые слова. Толпа стояла молчаливая и неподвижная. Колопна скрывалась за гольми тополями длянной натибающёся аллеи.

Когда прогрохотали походные кухни, еще попыхи-

вающие паром, Соловей кликпул Уса:

 Берись за охрану усадьбы, пересчитай все, что осталось. Никому ни щепки не давай, пока комбед не поделит.

Толпа и партизаны расходились. Когда поднялись по косогору за панский сад, люди увидели, как над волостью снова полыхает багровое полотнище стяга.

## 11

Ревномовцы не спаля всю почь. Тямох Володько прынес на лавяк лятра тры керосива, из хат спеслы пампы и зажгля во всех комнатах. В зале н в коридорах сидели люди с винтовками и просто так. Ниято не хотел расходиться, хотя за день многие намерались и утоматись. Терешка сиял свою саблю с портупен и засупул ее за тонкую домотканарую ополежу, чтобы не болгалась и не била по пяткам. Дважды прибегала его старуха, хватала за кокух:

 Иди, лайдак, до хаты! Вот помело старое, таскается за молодыми, абы только от работы улизнуть. Палки дров в хате не найдешь, а он гарцует с этой мешалкой.

— Не видишь, балаболка, что я при деле состою? упирался дед и, проводив старуху на улицу, тотчас же возвращался обратно. Из комнатия, где собрались ревкомовцы, вышел Алек-

сандр Соловей. Он выглядел возбужденным и веслым.

— Как вы знаете, друзья, ревком никто не распускал.
Он был и действовал в подполье. А нынче у нас работы

прибавилось. Вот мы, значит, расписали, кому за какви делом глядеть. Я пока остаюсь за председателя. Максим Ленков будет волостным комиссаром, Микита Падута пусть заведует земельным отделом, Ничипор Звонкович посилым, Леново Одиние — продуктовым. Молокович Прокоп будет военкомом, за секретаря — Сымон Гашинский, Максим Ус — уполнемоченным по учету панских имений и шляхетских хуторов.

 — А землю кто будет делить? — спросил Иван Ковалевич.

 Для этого у нас комбед есть: Микодым Гошка, Параска и вот дядьку Терешку дадим им в помощь.

 Весь век беда мной командовала, а теперь, лихо ее матери, я ею покомандую, — поправляя саблю, вскочил

Терешка.
— Он кладовщиком сгодится, — посменвались мужники. За окном послышался конский топот. Кто-то соскочил с коня. В освещенный двумя лампами зал вошел заливанный грязью колопев в залатанном коротком конкушке. Соловей сразу же узнал Сымона Вежавца, того самого, с которым они подпиливали мост у Рачитирович. Сымон был партизанским связаным на станции — обо всем, что

там происходило, сообщал Соловью или Левкову. Вошел, поздоровался:

— Вечер добрый в хату.

— Какой там вечер? Сейчас петухи баб будить нач-

нут, — отозвался кто-то из темного угла. Сымон подошел к Соловью:

— Как вы говорани, так мы все и сделали. Два вагона отцепили, а что в них — не знаем, пломбы висят. Только немим погрузились в эшелон, не успел машинист еще свистнуть, а мы с Амедьяном — под вагон. Крок слабый-слабый был, мы его освободили и стоим. Паровоз заныхтел и тропулся. Слух есть, что в те вагоны сгрузили они все, что в Холопеничах, Хоромцах и других селах награбили.

А кто же у вагонов остался?

 Амельян с нашими хлопцами сторожит. Меня послади, чтоб узнать, что с этим побром пальше булет.

— Пошлем туда Левона Одинца. Это по его части. Разберется что чье, раздаст людям, а панское — в общий котел. Ты погоди немножко, Сымон. Сейчас афишки тебе дадим. На станции и в селах приленищь, чтоб знали лю-

- ди, что в Рудобелке советская власть и по всей округе Советы.
  - Только чтоб с печатью были.
- Будут и печать, и штамп, товарищ Вежавец, успокоил Сымона Соловей.

За столом сидели Левков, Одинец и Гашинский и на тонких бумажных листках писали воззвания волостного революционного комитета.

— Ставьте, хлощім, штами и печати, чтоб все по форме было, — посоветовал ди Соловей. — А ти, Левон, прижати с соба человек пятнадцать рексповых хлощев и жарьте в Ратимровичи. Там Сымой с Амельном отценили от немецкого ощелона два вагона с награбленным добром. Разберитесь что чье. Людское людим раздай, а панское вези в комбедовский склад, пока суд да дело, — в Тимохов у лавку.

Утром партизаны с мапцатами и листовками волревкома разъежлясь по селам, очищенным от оккупантов. Они собирали мужиков, рассказывали, что в Рудобельской волости восстановлена советская власть, создавали из местных партийцев-большевиков руководящие тройки, выбирали комитеты бельтоть.

Над соломенными стрехами снова затрепетали алые стяги. Кто шуткой, а кто и всерьез называл этот край на полесской земле «Рудобельская Советская федеративная республика».

А в любую сторону, километров за тридцать от Рудобелки, еще стояли немпы. Опи были в Бобруйски и Минске, в Гомеле и Калинковичах, в Речице и в Мозыре. Рыскали по селам и пакским усадьбам, стреяли свиней, вытребали сусеки, а где и веретено с шерстью у бабы прихватывали.

В вмении Врангеля Максим Ус перевенцивал рожь и гречку, перенисывал коров и телят в толстую прошнурованную квину, будто панский оконом. Николай Николаевич уничтожил все бумаги и куда-то исчез в ту же ночь, когда отступлял немпы. Мужики из Максимова отряда паводили порядок в Поречье, Березовке, Хоромках и Холовеничах: ставыли своих людей, передавали им ключи от добра, что бросили немпы.

Всем хватало забот. К военкому Прокопу Молоковичу пришел вз Косарич тот самый Кастусь Пвичук, о котором говорил Соловью Нейман. Пинчук служил в Смоленской ЧК и по заданию штабе Западного фронта приехал в свою деревню: Краской Армин пужны были свожие си-

лы. мололые бойпы.

Кастусь Пинчук добирался до Бобруйска через Оршу той же дорогой, что и все подпольщики. Ночевал у Ревина, помогал грузиться «коммерсанту Антонову», а из Бобруйска с бумажкой, выданной Густавом Шульцем, возвратился домой «на поправку после болезни». Первыми он отправил в Смоленск совсем еще молодых ребят Фому Коберника и Миколу Юневича, а за ними из Косарич и Заракуши исчезло еще человек пятнадцать добровольцев. В бобруйской чайной им давали «пропуска» до Орши, а там — только перейти с вокзала на вокзал, прошмыгнуть мимо патруля, и спустя несколько дней хлопцы в обмотках и в неведомо откуда добытых шинелях, с жестяными красными звездочками на фуражках уже отбивали шаг по смоленским улицам и с присвистом горланили «Чубарики-чубчики» и «Вы не вейтеся, черные кулои».

Когда в Рудне, Ковалях, Лавстыках, Смыковичах дознались, что Рудобельская республика шлет фронту подмогу. потянулись к военкому мужики и совсем еще мо-

лолые ребята.

 У тебя же еще и усы не растут. Ну какой из тебя вояка? Чеши лучше домой, пока мать с хворостиной пе прибежала.

— Так и у вас же, дяденька, нет усов, — оправдывался черноглазый паренек в новых лаптях и сермяжной свитке.

А Молокович и Пинчук втолковывали не нюхавшим пороху добровольцам, что не простое это дело — через немецкие заставы добраться до Орши — и что невелика польза для Красной Армии, если кто сдуру подставит голову пол германскую пулю.

До слез расстроенные мальчишки брели домой. Некоторые готовы были на свой страх и риек пскать краспоармейские части. Но где они и как туда добраться, пикто кокруг еще стояди немецие гаривзоны. Оккупанты были и в Бобруйске. Но военком и Пинчук кажлый пень раявлями путкуми – кого черев Таческ. кого чероз Ратмировичи и Парвчи— направляли добровольцов в Красную Армию. Когда за вражескими заставами очутилось больше полсотии обстремянных ребят, исчез и Конставтии Данилович Пинчук. Он встречал земляков в Комонсиске, рассправивана, чак они добрались, тревожился, не чаявлился» ли кто. Самых боевых и сообразительных рекомедовал не случкбу в ЧК.

В окрестных лесах Бобруйска собирались партизаны из Городка, Бортников, Викторовки и Глуши, Потянулись из Ролубелки отряды Соловья и Драпезы. Каждый из них насчитывал человек по восемьлесят опытных вооруженных партизан. Отряды окружили город, перехватывали на порогах немецкие части, задерживали обозы, отнимали лошадей и оружие, захватывали в плен офицеров, совершали набеги на станцию, на Березинский форшталт и полнимали такой переполох, что немцы начинали побаиваться всякого, на ком была домотканая свитка или коротенький кожушок. Когда вокруг города сгрупцировалось почти четыре тысячи бойцов, подпольный уездный ревком предупредил немецкое командование, что в распоряжении ревкома находится двадцать пять тысяч вооруженных партизан, и потребовал незамедлительно очистить город, при этом не вывозить не принадлежащего войскам имущества, средств связи и освободить всех политических заключенных.

Спешно грузавинсь немецкие фурм с высокими бортам и желевлюророжные вагоны, по дворам и улицам ветер твал солому, выгрясенную из солдатских матрасе, крыльца комендатуры торень кины бумати. Город пустел на глазах. Немцы уходили мрачные и молчаливые. Колоны солдат были похожи на арестантичке этали обфицеры брели с опущенными головами, гремели походиме кухин, словно погребальные процессии тащились обомы. Для отступления были совбождены исе дороги. Каждый солдат чувствовал, что из-за молчаливых, присмпаных спетом сосеи и елох в синиу им гладят непавидищие глаза партизан и черные зрачки винтовок. И они прибавляци шал чтобы скоре покинуть эту таниственную враждебную страну, где их ждало бесславье или могла встретить партизавлекая пулка.

Со станции Березина еще не отправился последний немецкий эшелон, на перроне еще суетились офицеры, кричали и угрожали дежурному, чтобы не тянул с отправкой, как на вокзале появились Платон Ревинский, Борис Найман, только что освобожденный из тюрьмы Балашов, уже переодетый в черное пальто и кепку Густав Шульц.

Председатель ревкома вспрыгнул на ящик и поднял руку. Замерля в вагонах губные гармошки, прекраталоя галдеж на перропе. Солдаты полукругом столивись возле оратора. Офицеры приказывали расходиться по вагонам,

но солдаты стояли словно глухие.

— Товарищи немецкие солдаты, рабочие и крестьяне сободной Германии! Бобруйский революционный комитет большевиков поздравляет нас с революцией на вашей родине. Возвращайтесь домой, обросьте опостылевшие шинеми и кайзеровские всаки, быстре завершайте пролетарскую революцию и создавайте свое рабоче-крастьянское госуларство.

Густав Шульц переводил каждое его слово и закон-

—Es lebe die deutsche Revolution! Glückliche Reise, Genossen!¹

Толпа солдат сотними слаженных глоток, словно комаще, рявкиула сура!» Махали шапками, руками и медленно стали расходиться по вагонам. Ревкомовщы оставались на перроне, пока не тронулся последний эпшелон. Из ряскурьтах дверей и окон теплупись выгладывали улыбающиеся лица солдат, опи поднимали над головою руки и сикимали их в рукопомати и тото крычали, голоса их становились вое глупе, пока совсем ничего не стало слишно из-за нарасхающего стука колес, и наровозного гудка. И вдруг из последнего вагона появился и затрешетал на ветру маленький красимій фламок.

Казалось, что город посветлел и повеселел. Над крылечком беленького одноэтажного домика на Пушкинской улице висел красный флаг, а на куске фанеры на дверях

было написано одно слово: «Ревком».

По улицам расхаживали бородатые и просто давно не ками, с дробовиками и друстволками, на ремиях тускло поблескивали грапаты. Одеты были кто во что горазд, Свитки, лапти, кожушки, заячьи шапки и треухи из овчины. За ними стайками увивались мальчишки, забегали

Да здравствует немецкая революция! Счастливого пути, товарищи! (нем.)

наперед, чтобы разглядеть, что это за богатыри такие,

что прогнали немцев.

На перекрестках, у базара и в городском саду собить красные толны горожан, у ментик на груди были приколоты красные банты. Поди поздравляли друг друга, пожимали руки партизанам, приглашали их в гости. То здесь, то там начинались стяживыме мичници — каждому хотолось выговориться, чтобы все знали, о чем наболело у человека в темпые дни оккупации и что он думает о завтрапием дие.

Несмотря на колодный колючий ветер, гванций по улицам почернению инству и раннию спежную крупту, пюди не расходились. Все чего-то ожидали, с радостью осникали давних заикомых, вышедших из подполы, и говорили, говорили во весь гелос, не боясь и не оглядываясь.

По Муравьевской и Скобелевской улицам бежали раскриставиме, раскрасцевиниеся и замураанные ребятишки и громко кричали: «Красная Армия идет!», «Красноармейца близко!». Толим двинулись на Минскую улицино, по правиться в колонин, откудет-0 появялось несколько красных фиагов, изготовленных на скорую руку. Над головами подиялись медине трубы, захудел барабан, звонко гремели литавры. Маленький оркестр пожаринков, сбиваясь и путая мелодию, заиграл «Варшавания». Люди подхватили несию. С толной горожан смещались партизаны. Перед оркестром шли члены ревкома, вчеращине попольщики и только что освобожденные из крепости большеник. В голове колонины появился портрет Карла Маркса. Его нес слесарь с завода Виташевского Герасим Опериха.

А навстречу по Минской улице, глухо топая сбитыми сапотами, покачивая в такт шатам усклю поблосинающие штыми, в город вступал 153-й полк Краспой Армин. Впереди на лошади екал невысокий командир в кубанке, синой венгерке, красных галыфе с хромовыми лежим. На колопной развеватось полковое знами. На пем полукругом желтыми интками было выпшто: «Лучше погаблуть в неравной борьбе, чем тыбуть покорио, отдавшись судьбе». А в середине круга — «Да здравствует власть Со-ветов!

Солдаты были одеты в шинели, в потертые ватники, папахи, кубанки, зеленые фуражки. В передних рядах

шли обутые в сапоги и ботипки с обмотками, а за ними

шлепали в лаптях и опорках.

На углу Муравьевской и Мвиской улиц от имени ревкома краспоармейцев приветствовал Петр Михайлович Серебряков. Многие знали его и раньше, только как Павла Балашова.

Солдаты размествлись в только что осеободившихся каармах Бобруйской крешости. Даже по ляцам было видно, что в полку собрались люди развых национальностей. Были красивые черпоглазые мадьяры, чубатые казаки и рослые белокурые латыши. До самых ворот крепости рядом с командиром бежали мальчишки — в материнских жакетках и безрукавиха, в больших, спошенных шапках, палезавших на глаза и курпосые посы, в опорках с осиновыми подопивами, в разбитых отновских сапотах. Десятки верот прошли мальчишки гражданской войны, встречая в ноходов и повозмая в бои коленые полки.

Вечером в пустых комнатах уездного ревкома собрались вчревишие подпольщика, правилы партивінь-менезнодорожники и заводскве большевики, были здесь и командиры партиванских отрядов. Председателем ревкома избрали Платопа Ревинского, заместиченем — Петра Серебрякова, председателем ЧК — Бориса Наймана, военным комиссаром — Прокопа Молоковича. Здесь же было решепо оставять в Бобруйске Александра Соловыя. Ему поручили организовать и возглавить караульный батальон.

А как же наша волость? — спросил он.

— Там есть Максим Левков, Никифор Звонкович, Левон Одинец. Да в вашей «республике» любой может быть председатеме ревкома, военным комиссаром, там и беспартийные — настоящие большевики, — убеждал его Ревинский. — Рудобелка — самая падежная опора нашего усела.

Так и остался Алексанир Соловей командиром 2-го Бобруйского краульного багальова. Ему отвеля так называемые краспые казармы. Зашел в нях командир, зажал пальцами пос, посмотрел на загаженный пол, разбитые окна, горы мусора и соломы и только покачал головой.

Назавтра по разнарядке ревкома солдаты 2-го караульного батальона привели к казармам человек восемьдесят купцов, лавочников, бывших городовых и чиновников. На некоторых еще были запыленные черные когелки, шубы с облезлыми бобровыми воротниками, зеленые швиели с кантами и общитыми сукном пуговидами. Для два назад они еще называли друг друга господами, а теперь притихли, каждому хотелось укрыться аа чыо-тоспину, стать незаменным, прикинуться несчастным. Зачем их скра собрали — накто не знал. Каждый ожидал самого худинего, вспоминал свои прегрешения и дрожал: «Только бы большевики не учалам».

К ним подошел чисто выбритый, невысокий, подтяну-

— Граждане, солдаты Довбор-Мусинцкого и бывшего кайзера Вильгельма оставили вам наследство— вот польобуйтесь на него. Всех оккупантов вы встречали хлебомсолью, плакали в тряпочку, когда они отсюда драпали. Кому же, как не вам, почтенные, убирать после своих желавных гостей? Берите-кз веники, тряпки и ведра и начивайте привыкать к полезному труду. За старишего будете вог вы, — Соловей показал на толстого мужчину в золотых очках на посменвшем носу. — Как только закончите, командир отделения отпустит выс домой. — Он поверичуся и быстро запатал к воготам.

Нехотя, словно стыдясь пруг друга, пеумело брались чиновляки, куппы первой гильдии, бывшие урядники за лопаты и голяки, закатывали рукава и штанины и начинали подметать и скрести почерневший и загаженный пол.

А у Соловы, как говорится, хлопот полон рот: человек дваддать его содлят были совсем разутыми — от сапог остались одни халявы, некоторые ходили в перевланиях веревками калошах, а кто и в разбитых лаптих. С ордером уседного комитета оп послал группу красно-рамейцев на рынок в в сапожные мастерские города. Опи растолювыевам лавочем, что многие бойпы совсем разуты, и просили помочь батальству. Одни упирались, роутве отдаваль без слов кто пару, а кто и две сапот, спштых для продажи. Под вечер хлопци принесли полостин пар повельких рофтемых хромовых сапот. Они пахли свежей кожей и блестели, словно лакированные.

— А это для вас, товарищ командир, — сказал молодой мадьяр с побитым пороховинками лицом и протянул Соловью ладные хромовые сапоги со «скрипом».  Мои еще месячишко продержатся. А эти лучше отдай вон тому парню, что ходит в опорках. Ему и пофорсить можно — молодой.

Приобутые, выбритые солдаты нового батальона расселись в чистой, хотя и холодной казарме. В дальнем уг-

лу поставил свою койку и Соловей.

 Мы для вас, товарищ командир, эту боковушку побелим и столик раздобудем.

- А зачем это мне одному жить? С народом и теп-

лей и веселей. Вместе жить и вместе воевать.

Соловей не расставался со своими соддатами, хлесал с ними из одного котла, писал письма за тех, кто еще сам не мог, рассмазывал об Октябре в Петрограде, о Ленине, о большевиках. А то, бывало, подсядет вечером в крумом бойлов и зативите.

Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут.

И тянутся к песне, как к огоньку, бойцы со всей казармы. И подхватывают звонкими и простуженными голосами:

В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут.

И кажется ребятам, что это про них песня, про батальон, про отшумевшие и будущие бои.

Когда смолкнет песня, притихшие красноармейцы глядят на своего командира. А си сидит призадумавшись, до ролного свой. Потом приподымет бровь, валожнет:

- родного свой. Потом приподымет бровь, вздохнет:
   Эх, хлопцы, как хотелось бы мне встретиться с вами годков этак через пять или десять. Взглануть, какими
- А почему бы и нет? И встретвися. Я здесь рядышком извух. Кольтью пас зресь? Человек двадцать из Подречья. Вот и приезжайте, со всеми и повстречаетесь,— памат приглашать Соловья добровопец из Подречья Степата Гераскмовач. Хотя и молодой, а выпервалистическую уже отгрубал, грамоте выучился, честный и добрый холоцен. Не опибел командир, навлачая пет с казвачеем батальопа. Он еще и припевки складывать горазд. Как прадумает, за животы все хватаются.
  - Отвоюемся, к нам на Волгу припожалуйте. Сядем на зорьке в камышах, а там уток — туча темная. При-

вы станете.

волье, степи. Рыбу только ленивый не берет. - заговорил осипшим голосом отделенный Полосухин.

На Соловья гляпели песятки синих, серых и черных, как уголь, глаз. Кого только не было в его батальоне! Саратовцы и москвичи, мадьяры и латыши, поляки, сотни две побровольнев из бобруйских мастерских и соседних деревень. Надо было научить их простым и строгим премупростям солпатской службы: холить строем, стредять, полати по-пластунски под вражеским огнем, стоять в карауле, янем и ночью охранять город, склады, мосты и оба вокзала. Вот и мотался команцир пелыми днями то на плацу перед казармой, то проверял часовых, а в своболную минуту любил вслух порассуждать о будущем, чтобы каждый знал, за что он воюет. — Побить мы их побьем. Хоть и голодные и разу-

тые, но побъем. Нас мильоны. — считай, вся Россия с большевиками, в Германии революция, оттуда она, гляли, покатится и на пругие земли. Отвоюемся, и такая у нас жизнь начнется, что никому и не снилось, Земля наша, заволы — наши. Соху и лукошко забросим. Машины булут пахать и сеять. Учиться все пойдут. Приеду в твой Саратов и спрошу, а где здесь профессор товариш Полосухин? Тогда и я, может, на агронома выбыссы. С детства землю любил. Хочется, чтобы никто о куске хлеба не пумал.

Улыбались хлопцы, начинали мечтать, как обернется жизнь у каждого, когда покончат с войной.

Порой командира навещал его отеп. Невысокий, коренастый старик в потертом рыжем кожушке. Приносил в котомке помашние гостинцы — ржаные лепешки, засушенный сыр, мешочек жареных семечек, рукавицы с двумя пальпами, чтобы можно было стрелять, и рудобельских новостей на всю ночь.

Ходил он и на учения с батальоном сына. А однажды, собираясь по пому, попросил:

- Лал бы ты мне, сынок, хоть какое-никакое ружьишко

— А зачем оно вам, батя?

- Э-э-э, зачем? Шляхтюки, как взбесившаяся свора, по футорам и лесу гарцуют. В Сереброне их целая шайка толчется. На Лучицкую волость нацали, в Лясковичах опять стрельбу начали. И к нам, в Хоромное, залетают. На конях, с саблями и винтовками разъезжают. Не хотят ли они и в Рудобелку сунуться? Так и мне, старику, чем-то ж надо борониться. Дай, сынок, лишним не будет. И в дороге опо поспокойней.

С разрешения военкома Соловей выдал отну немецкий карабин, сотию патронов и документ с печатью уездного ревкома «на право ношения огнестрельного оружия».

## 12

«Всем, всем, всем. 2-я Тульская бригада в Гомеле подняла контрреволюционный мятеж. Силы ревкома крайне ограничены. Немедленно высылайте вооруженные части на подавление мятежа.

Председатель ревкома — K о м и с с а р о в. Председатель ЧK — Л а н r е».

Читали и перечитывали тревожную телеграмму Ревинский, Серебраков и Молкович. Каждый надеклю найти между строк хоть какие-шбудь подробности: кто и когда поднял митем, что за спалы у мятежников? Пытались связаться с Гомелем, по каждый раз телеграфистка отвечала: «Связи нет».

Наконец позвонили из Могилева. Говорил предсодатель губисполкома Сурта. Его голос заглушали гул с свист, голос его пропадал, то пробивался вновь и ваволнованно требовал: «Немедлению отправляйте самые надежные части в Гомелі Самые падежные, силыште?! Из Могилева выскала школа курсантов. Действовать необходимо быстро и энергично». Затрещало и загудело, словоов трубку ворвалок ветер, что раскачивал за окном черные ветви старого тополя, шаркал по окнам крупными каплами дождя и мокрым светом.

Город спал, укутанный сырым мраком промозглой мартовской ночи. По улице время от времени проходили патрули, чавкая сапогами по разбитой спежной каше.

В мокрой шинели и заляпанных до колен сапогах в ревком стремительно вошел командар 2-го караульного батальона Александр Соловей. Его озябшее на ветру лицо было мокрым от дождя, а на бровях дрожали мелкие капли Ревинский нервно вертел ручку настепного телефона

и требовал начальника железнодорожной ЧК.

— АллоІ АллоІ — кричал ой. — Сейчас же от имени ревкома прикажите начальнику станции снарядить эшелон в Гомель. Да, в Гомель! Ваговов десять — двенадиать. Меньше нельзя! И подберите добровольнея среди своих людей для борьбы с бандитами. Уже знаете! Получили телеграмму? А больше ничего не известно? С рассветом эшелон должен отправиться. — Он заметия Соловья, киввул ему и протянул руку. — До Жлобина путь должен быть своболен. Ревком порочает это выстану при бать с воболен. Ревком порочает это выстану при бать с выстану при выстану при бать с выст

В комнате уже были начальник городской ЧК Найман, начальник милиции Сенкевич и члены ревкома.

— Вот и командир отряда есть, — заметив Солова, сказал Серебряков и протянул ему телеграмму из Гомеля. Тот пробежал ее глазами и хотел что-то спросить.— Больше ничего пе знаем. Какие силы у митежников, кто их возглавил, что происходит в городе — пока установить но удалось. Связи нет. Отберите человек двести питьдесат самых надежных бойцов. К вам присоединятся добровольцы из городской и железнопроменой ЧК, милиции и первого батальова. Товарищ Молокович отбывает вместе с вами и возглавит Жлобинский боевой участок. Туда уже направвялись курсанты Могилевской школы красных командивов.

— Берите самых совтательных и наделеных краскоармейцев, потому что контрреволюционые элатоусты и краснобан не скупятся на обещания, выдвитают самые привыекательные люзунги, только бы перетащить на свою сторому перстойчивые эльменты, — объясилы. Ревниский. — От Овруча на Мозырь пробуют прорваться петлюровцы. Их должны были задержать бойцы Тульской бригары, но они почему-то очутилясь в Гомеле и подналя мятеж. Ни в коем случае нельзю открыть дорогу петлюровским бандам на Гомель. Здесь каждый час решает. Готовьте бойцов и оружие. Чам скорее, тем лучие.

Соловей винмательно слушал председателя уездного ревкома и мысленно прикидывал, кого взять из своего батальона. Люди у него были разные: и латыши, и вентры, несколько немдев, были и поляки, а больше свои, местиме, и рудобельских немало—Анупрей Дранеза, Демьян Пархимович, Тит Толстик, Фома Коберник. На них как на самого себя можно положиться.

х как на самого сеоя можно положиться.

К Соловью полошел Молокович:

 Поднимай, Александр, своих. Захватите побольше патронов, гранаты, пулемет и на первое время харчи.
 А я на станцию приведу тебе подкрепление. Доберемся на место, там ясио будет, что делать.

— Ну, я пошел.

Соловей повернулся через левое плечо и еле удержался, чтобы не козырнуть, стукнул стоптанными каблуками разбитых сапог и исчез за дверью.

В вагоны грузанись на рассвете. Под утро мокрый снет приклатило, он посерел от сажи. На откосах чернели проталины, из-под ноздревятого снета виднелись прошлогодние будяти, небо было темпо-пиловое и холодиое. На путих стояли разбитые товарвые ваговы с облезивым инфикационый паровозии. В голове вшелона сипел и попыхивал присадистый паровозии с длянной, как голенище, грубой. Из нее валил густой белесый дым, — дрова, наверное, были сырые, и это беспоковол Соловых.

 Сколько мы будем, брат Прокоп, на такой кляче ташиться ло Гомеля? — спросил он у Молоковича.

 В Жлобине сменим паровоз. Ты дай кочегару в помощь пару хлопцев. Пусть шуруют и смотрят, чтобы машинист живей поворачивался.

Командиры погрузились последними. Паровоз сипло загудел, зачихал, поднатужился, заскрипели старые, разболтанные телятники и медленио покатились по рельсам мимо Телуши, Красмого Берега и Малевичей.

Эшелоны с могилевскими курсантами и добровольцами из Рогачева уже стояли в Жлобине и ожидали отправки на Гомель. Комаидиры собрались у коменданта боевого участка Прокола Молоковича.

Вместе с начальником школы вошел человек в кожаной кургке, подпоксанный патропташем. Ему удалось проравться из Гомеля, чтобы доложить губкому партяв, что произошло в их городе. Он торопливо рассказывал команливак:

— Восемнадцатого марта шестьдосят седьмой и шестьдесят восьмой полкв Второй Тульской бригары выступили под Овруч на петлюровский фронт. В полках затавлюсь немало офицеръм. Солдатский паек и так невесник, а они еще его каждый девь уреали. Нашентимали солдатам, что в Краспой Армии их ожидает голодная смерть, что Колчах, Деникии и Петлюра не сегодня-завтра задушат

советскую власть и перевешают всех коммунистов. Призывали оставлять фронт и возвращаться по домам. Начальником хозчасти полка был царский офицер Стрекопытов. Он и посадил красноармейцев на голодную норму. А командир полка Мочигин подстрекал самых отсталых солдат арестовать командира бригады Ильинского и комиссара Сундукова и выдать их Петлюре, а самим бросить фронт и отправляться в Тулу. Пятнадцатый батальон вэбунтовался, захватил эшелон и начал митинговать в других полках. Нашлись и там бывшие золотопогонники. Эшелоны мятежников направлялись на станцию Гомель-Полесский; там к ним присоединилась Четвертая бригада отдельного артиллерийского дивизиона. На фронте с комбригом осталось человек двести верных революции бойнов и броненоезд. Они и сдерживают натиск петлюровиев. А мятежники захватили вокзал, начали арестовывать коммунистов, снимать наши посты и требовать, чтобы их отправили в Тулу.

Председатель уездного комитета товарии Катаевич нак перед этим выехал в Москву на VIII съезд партин, а члены ревкома, укома партин и работники ЧК решили уговорить мятежников возвратиться на фроит. Пускать вобунтовавнуюся толиу на Тулу вникак было нелья, потому что в Бряцке только что прокатились контрреволюция матеми, а ти колоковерам могли завечь их

снова.

Товарищ Комиссаров, редактор газеты Билецкий, продкомиссар Селиванов и вожак железнодорожников Володько отправилесь на Полеский вокзал, чтобы поговорить с мятежниками. Их встретили штыками и пудеметами. Уездный комитет решил принять бой, чтобы не дать мятежникам соединиться с петлюровцами.

- А какие силы у ревкома? Сколько они могут еще

продержаться? — спросил Соловей.

Силы самые незначительные: интерпациональный отряд ЧК да человек триста кое-как вооруженных коммунистов. Есть и такие, что впервые держат винговку. Вот, счятай, и все силы. На караульный батальон надежда слабая, мятежники и туда пробрапись... Держатся ли наши еще — неизвестно. Мятежники сразу же выпустили из тюрьми человек четыреста уголовников. Начались разбои и грабежи, бандитский разгул.

Ревкомовцы и коммунисты города заняли гостиницу

«Савой» и, как могут, держатся. Но у них только один пулемет и очень мало патронов.

Бандитские руководители объявили себя «Повстанческим комитетом Полесья» и в листовках пишут, что советская власть в Гомеле свергнута. Вот полюбуйтесь. - Он выташил из кармана кожанки измятый листок серой бумаги и протянул Молоковичу. На листовке крупными буквами было напечатано:

«Сего 24 марта я, по избрании повстанческим комитетом, принял на себя обязаниости команлующего войсками гомельской группы, восставшими против правительства большевиков и Ленина.

Командующий 1-й армией Народной республики — Стрекопытов».

 Ну, гады! — скрипиул зубами Соловей. — Мы ему копыта по самый хвост выдерием. Теперь все ясио! Лаешь Гомель!

Состав с двумя паровозами прогрохотал по мосту за

Диепр.

На полях снега почти не было, только в бороздах да канавах лежала мокрая снежная каша, похожая на овсяиый кисель. И небо прояснилось: густой порывистый ветер гнал иизкие селые тучи.

На площадке перед паровозами стояли три красиоармейца с винтовками и вглялывались в набегающее железнодорожное полотио. Поезд проскакивал разъезды и станпии, ингле не останавливаясь. Соловьевы бойны полбрасывали в топку прова и подбадривали машиниста: «Крути. Гаврила!», «Луй на всю железку!». И тот крутил. Поезл мчался сквозь густую серую мглу.

Пол вечер остановились на небольшой станции Уза. Было холодио и сыро. В затишье, за заборами и пакгаузами, загулели, запылали костры. Мокрые шинели красноармейцев задымились паром, а небритые лица в отблесках пламени казались мелно-красными.

Соловей направил группу разведчиков в направлении Костюковки, а сам переходил от костра к костру, разговаривал с красиоармейцами и командирами, проверял оружие, подбадривал молодых бойцов и с истерпением ожидал возвращения разведчиков. Что там происходит в Гомеле? Как помочь товарищам?

А в Гомеле шврвлся и бушевал мятеж. Выпущенные из тюрымы уголовники грабили магазины, склады, обворовывали квартиры, по темным улицам шатались ватаги иняцых налетчиков, слышались блатные припевки и беспорядочная стрельба.

Гостиница «Савой» превратилась в цитадель ревкома. Здесь держали свой последний рубеж работники милиции,

чекисты, красноармейцы караульного батальона.

Мятежники рвались к центру. Уже был занят Либавский вокаал, по Замковой, Могилевской, Кузнечной ундам ях отряды приближались к Савою». Оня обезоружили и расстреляли немногочисленные красноармейские патрули, прижали к Сожу реденькую ценому милиционеров и чекигоов, захватили здание ЧК ги телеграф.

Стрекопытов тотчас же отправил телеграмму за

№ 1078:

«Всем железнодорожникам по всей сети роскийских железных дорог. Военная власть большевиков в Гомеле низложена. Движением руководит повставческий комитет. Арестовывайте членов Чрезвычайных комиссий, комиссаров и всех врагов народа. Не пропускайте большевистских эшеловно. Есля нужно, разрушайте пути, осведомляйте население и действуйте смело и энертично.

Осведомляйте на станции Гомель-Полесский повстан-

ческий комитет».

А комитет этот возглавляля белые офицеры — комащи полка Мочиты, полковник Степин, Стрекопытов и группа всеров, связанная с всеровским ЦК и давно готовившая контрреволюционный митеж. Они намеревали объединить свое выступление с ударами Депикива, Петлюры и Колчака и задушить Советскую республику. Отсюда же, с городского телеграфа, Мочития позвоныл

Отсюда же, с городского телеграфа, Мочигин позвонил в «Савой». К телефону подошел председатель ревкома Комиссаров. В трубке послышался низкий осипший голос:

— Повставческий комитет предлагает немерлению сдаться на милость победителей. Сопротивление не имеет никакого смысла. Сколько вас там, фанатиков и обманутых? Сотям полторы? Вы ведь и винтовки держать как следует не умеете. Если через десять минут не прибудут ваши парламентеры с белым флагом, начиваем обстрел гостиницы всеми отневыми средствами. Слышите? Ждем десять минут.

 Не белого флага вы дождетесь, а бесславной гибели за свою предательскую авватируу, спокойно ответил Комиссаров. — Опомнятесь и прекратите бандитский шабаш. Пощадите соддат, которых вы обманули. Революционная Россия вам этого не постати.

Мочитан грубо выругался и бросил трубку. Через десять минут по «Саною» ударян первый зали. Посыпалнось разбитые пулями стекла, полетела отколотая штукатурка, брыякула рамкая кирпичая пыль. С третьего этака ответил пулемет. На пересечения Мотилевской и Куанечной уляц начали падать скопиенные меткой очередью мятежники, на окон гостиницы загремели ружейные выстрелы. «Саной» не сдавался. Коммунисты решили держаться до последнего патрона. Опи с минуты на минуту ждали подмоги на Брянска, Мотилева, Бобруйска и Смоленска. Времи шло, таяли патроны, у пулеметчиков осталось только четыве легия.

Билецкий замотил, что несколько мятежников втаскивают изученет на крышу соседнего дома. Короткан очередь на «Савоя» смеда их оттуда нак ветром. Стрекопытовы откодили и укрышались за домани. Офицеры ругались и, размахивая наганами, гнали солдат вперед, к гостинице.

В номерах стонали раненые, умирал простреленный насквозь бандитской пулей начальник Центропечати Фишбейн, падали сраженные огнем мятежников коммунисты, но «Савой» лержался всю ночь.

Утром Стрекопытов прикавал ударить по гостивние из орудий. Со свистом и грохотом снаряды крошили толстые гостаничные степы. Падали бойцы, бредили и стонали раненые. С Троицкой улицы начал бить миномет. Не переставал валивающих пулеметы митежников. Они вновь рванулись к зданию, но из проломов окон их встретили отлем аащичники «Савот». Они перепили на второй этаж. Раненые Ланге, Компесаров и Билецкий не оставляни боймо.

Опустеми ленты, и пулемет умолк. С пробитого потолка отлетали целые плиты штупатурки, в окнах свистел ветер и пули стрекопытовиев. Раневых спесли на первый этак и перевквывали гостиничными простыпним и полотенцами. А Крауае, опершись о подоконник, посылал в митежников пулю за пулей. Он переполвал от одного проема к другому и, словво разговаривае сам с собой, комапдовал: «По бандитам, огонь!» — и матерился по-немецки и по-русски.

По гостинице снова ударили пушки, пулеметы били шквальным огнем. Сопротивление угасало, кончались пат-

роны, люди были обессилены бессонной ночью.

Фрадрику Краузе простредин ухо. На щеке и шее запеклась кробь. Рядом с ним вели отопь Ланге, Комессаров, Билецкий, Ауэрбах и Бочкин. Рапеным было приказаю незаметно через дворы и переулки пробираться к Сожу, а там укольться в рабочих кварталах города.

В «Савое» наступила тишина. Из подъезда вышел высоний, русый мужчина в куртке железнодорожника. Он остановился и попиял левую руку.

Хочу говорить с командиром.

— лочу говорить с командаром.
 — А ты кто такой? — спросил офицер, уже успевший напепить погоны и портупею.

 Член уездного комитета от железнодорожников Володько.

 Говорить говори, только не агитируй, а пикнешь, заткну глотку! — И он выразительно помахал увесистым маузером.

 Вы окружены Красной Армией. Не умножайте своих преступлений, за них вам придется отвечать. Мы прекратим сопротивление, если вы дадите слово отпустить

раненых и всех, кто остался в гостинице.

— А ты не очень стращай, комиссарик! — разъярился офицер. — Что ты скажешь, когда твоя армия станет под наши знамена и — ядаешь Москау!»? А вы? А на кой ляд вы нам нужны? Безоружных бить бог не велит, а в плен вас брать – лишнях морока. Вылезайте, не тронем. Так, что ли, ребята?

 Пусть выходят! — рявкнуло несколько пьяных глоток.

Володько, стараясь не пошатнуться, вернулся в «Савой». Стрельба прекратильсь. Черев несколько минут, поддерживая друг друга, прихрамывая, показались почерневшие, покалеченные, с перебитованными головами запитники «Савом» — ревкомовцы, чекисты, железиодоминики и фабричные коммунисты. Всего человек шестьдесят. Остальные по одному, по два успели просочиться через узкий переулок в соседине сады и дворы.

Одверевшие балиляты в вылучшеные стрекопытовна-

ми из тюрьмы уголовники стояли по обе стороны Румян-12\* цевской улицы, за их спинами, с состраданием поглядывая на окровавленных и обесклевиных людей, выходивших из подъезда с Савоя», стоям обмануные солдаты. Когда пленные попытались повернуть на Могилевскую улицу, тот самый офицер, что обещал Володько не трогать оставшихся в живых коммунистов, скомандовал: «Опециты»

Бандиты окружили защитников «Савоя», залязгали затворами и начали бить прикладами и ножнами шашек по забинтованным головам и плечам.

Председатель ЧК Ланге хромал и еле держался на ногах, а конвоиры кололи его штыками, били и матерились.

гах, а конвоиры кололи его штыками, били и матерились.
 — Опомнитесь, если вы еще люди! Вы изменили народу, революции и своему слову. Что вы делаете? — пытал-

ся остановить озверевших мятежников Комиссаров. К нему подбежал офицер, двинул в лицо дулом нагана. По щеке побежала струйка крови, глаз наплыл пухлой синевой.

Под градом побоев их повели по Румянцевской улице в тюрьму. Из дворов и окон боязливо выглядывали горожане, многие украдкой вытирали слезы.

А к Гомелю подходили краспоармейские части — из Смоленска прибыл отрял во главе с губвоенкомом Иосифом Адамовичем; возле Ново-Беляция по мятенкикам ударила Бринская дивязия. Соловей со своими бойпами заная имение Прудок, верстах в четырех от города. Откода уже были видны городские крышь, дымки вад трубами, сынывалас терельба. К Бобруйскому батальопу присоединились рогачевский и жлобинский отряды, молодые, пестро одетые ребате: кто в лаптях и длинной артильорийской шинели, кто в сапогах и венгерках, кто в флотских бушлатах и напахах.

Разведчики доложили, что окраина города занята цепями мятежников и утыкана пулеметными гнездами. Прикавтили они и двух насмерть перепуланных стрекопытовских вояк. Маленький с русой бородкой и безбровыми глазами мужичок шмыгал носом, стучал себя в грудь и ныл:

— Ей-же-богу, печистый попутал. Мы ведь что? Как те овцы. Куда барап, туда и мы следом. Да разве ж мы против советской власта? Командиры талдычат: «Предатели не пускают домой, бейте их...» Ну так мы и того... Соловей, может быть, впервые в жизни выругался:

 Бар-р-ран! Все вы бараны безмозглые! На своих поднялись! Против революции, против свободы пошли.

Пленных обыскали и подали Соловью две бумажки — две достоверения. В них было сказано, что предъввители являются бойцами 1-й повстанческой армии. Рядом с подписью Стрекопытова стояла большая синяя печать с двугавамы одлом посредение.

— Ого, уже и царский герб припшеннули, только орел пока что без короны. Вот за что воюете! — И оп потрис перед мокрым носом перепуганного солдата стрекопытовскими мандатами, сложил их и спритал в верхний кармашек френул, автем кивирул Драпезе: — Ты их, Анупрей, привел, ты и разбирайся. Одумаются, выложат все, как на висповели, — можешь помиловать в пет — пусть трибу-

нал решает по закону революциюнной совести. Увести! Повалил густой мокрый снег, слепил глаза, холодными струйками сползал за воротинк. «Вот теперь в этой замети и рвануть на бандитские позиции, — подумал Соловй и окликим команира шонданой в пологе роты.

- Ваша рота занимает левый флант вдоль железной дороги. Неожиданным ударом вэломаем оборону противника и прорвемся в город... — Соловей осекси: командыр роты смотрел куда-то в стороку, словно и не слышал его. — Вам како? — спросил Соловей.
  - Ясно-то ясно, но ваш приказ выполнить не могу.
    - Как это так «не могу»?
  - А так. Отойдем, Александр Романович, поговорим.
     Вы что, рехнулись? О чем я с вами рассусоливать буду? Какие у нас могут быть разговорчики? Выполняйте приказ!
  - Не могу. Солдаты отназываются стрелять в таких жужиков, как и они. Да и вы, по-моему, крестьянский сын.
    - Это что, измена? гаркиул Соловей.

К ротному подошли и стали вокруг шестеро верзил с пуловыми кулаками.

- Если меня, командир, не хочень слушать, то они растолкуют, — кивнул на солдат осмелевший ротный, переходи на презрительное «ты».
- Угрожаешь, значит? спокойно спросил Соловей и, ни на кого не глядя, направился к амбару. Там группками стояли солдаты. Курили и негромко разговаривали,

жевали клейкий хлеб, кто-то пришивал пуговицу к мокрой шинели. Комбат заметил, что в роте были в большинстве своем молодые сельские ребята. Таких, известное дело, нетрудно повернуть куда захочешь. Он весело, посвойски позпоровался с ними, поднялся на пустой ящик и заговорил: - Тут ваш командир сказал, что рота не хочет воевать за советскую власть. Это правда, товарищи?-Все поднялись со своих мест и окружили Соловья, но никто не ответил на его вопрос. — Белые офицеры обманули солдат и подняли мятеж. Они убивают наших братьев - гомельских рабочих и коммунистов, а вы собираетесь помогать убийцам. Чего они хотят? Отнять землю. которую нам дала советская власть, и вновь посадить на нее панов. Вот взгляните! — Соловей вынул из кармашка два листка и поднял над толпой. - Опять царский орел! Это стрекопытовские мандаты, Гляньте! А вы говорите — свои. Кому свои, а кому враги смертные.

Это ротный так толковал! — послышались голоса

из толпы.

А оно во-о-он как обернулось!

 Брехал нам: Стрекопытов, мол, за мужиков, за крестьянскую власты!

Продался, гад, буржуям и нас хотел под монастырь

подвести!

Над толной треснул выстрел. Соловей спрыгнул с ящика, левая пола шинели была пробита. Здоровян солдат сунул кулаком в челюсть ротному, тот грохнулся на землю, вскочил и бросился за амбар. Его схватили.

 Постой, ваше благородие, — пробасил тот самый здоровяк, что свалил его с ног, — что ты теперь запоешь?

Офицера втащили в центр круга. С разбитой физиономией, дрожащий стоял он перед Соловьем.

— Братцы, — заверещал он, — и вы, Александр Рома-

нович, пощадите. Нечистый попутал.

— Эти песни мы уже слыхали от стрекопытовских бащлог. А как с ним поступить, решайте сами, товарищи. Командиром у вас будет наш рудобельский хлебороб Анупрей Драшеза. Этого, да и вас, больше «нечистый не понутает». Сейчас же построиться. Предлагаю выбрать грибунал и судить изменника по законам революционного времени.

Бывшему ротному связали руки ремнем. Суд был ко-

роткий и справедливый.

Опять повалил густой мокрый снег. Он присыпал тропинку, по которой увели офицера. А через полчаса рота под командой Драпезы залегла у железнодорожной насыпи: Молокович и Соловей решили прорвать вражескую

оборону и занять восточную окраину города.

Бобруйский батальов, могилевские журсавты, рогачесские и жызбивские добрововым поднагись в атаку. Только они вбежали на железиодорожное полотво, как по цена секвитул густой пивал пулеметного отил. Несколько красповрибиев сразу же упали. Задерживаться под таким плотным отвем было равносильно самоубийству, и Соловей приказал отполяти за насыпь. Атака зажлебнулась, и повторять ее было бессмыслению. Но ждать тоже было пельза, ведь в городе потибали товарящи.

Соловей решил через небольшой кустариик обойти мятежников с фианга и забросать гранатами. Но пулеметный оговь снова прижал их к земле и выпудил отступить. Тогда Александр Романович решил собрать самых надеж-

ных командиров, чекистов и партийцев.

 Лоб у Стрекопытова твердый, и его сразу не прошибещь, — сказал он на этом коротком военном совете, а губить людей зазря жалко, да и глупо.

— Ты что же предлагаень? Пятки смазывать? — рез-

ко спросил Молокович.

 Бегут только трусы и шкурники, но где силы нехватка, там, братцы, хитрым надо быть и смекалистым.
 Кто со мной пойдет в город?

Многие смотрели на Соловья и ничего не понимали. Он заметил смятение бойцов и стал растолковывать:

— Надо незамеченнями проскользнуть в город, поднять в этом осином гнезде хороший тарарам. Создадим павику, закрутятся бащлога от страха, как выемы на сковородке, тогда и части наши ударят с фроита. А пока что играйте с нами в копика-мышки — пострепнвайте время от времени. — Он помончал и обвел всех устальми подобревщими глазами. — Ну так кто?

Поднялись Гурский, Шолом Агал, Кроль, Тараевич, Демьян Пархимович— всего двадцать семь человек.

На улице сгущался мрак. Между низкими мохнатыми тучами сиротливо мерцали две-три далеких звезды, в голых ветвях завывал ветер.

Через полчаса все двадцать семь человек собрались возле своего командира и не узнали друг друга: в свит-

ках, подпоясанных веревками, в замызганных кожушках, в драных звигунах, дарявых, облезших треухах, на ногах — лозовые лапти и морицаки.

У кого сума свисала через плечо, как у нищего, у ко-

го за спиной болталась тощая котомка.

 Теперь и родная мать не узнает, — радовался Соловей, гляди на своих хлощев, и они похожатывали, осматривая друг друга. Командир объясиял каждому, как ему пробираться, что говорить, если кто остановит, и что пелать в голопе.

Одна группа двинулась к реке. Сподручней всего было пройти по крутому берегу Сожа, сквозь заросли ракитника. Шля по два, по три, по одному. Вгорая группа растворилась в густом ельнике возле железнодорожного пология

Электростанция в Гомеле не работала. Только кое-тре минали желтые квадраты коеп. Дома тревожно прямолкли, словно вымерли и опустель. На темных уляцах горланиял пыявляе бандити, барабавляли в закрытые ворога, лущили прикладами в гулкие жаллозя лавочек. Раздавались нестройные голоса, горланвившен сохабные принежи, ктото смачно и бесстыдно матерыяся. Отчаянный женский конк. квалаюсь варамнаял густой влажный бозгусть.

Соловей пробрадся на Либавский вокзал. На перроне горел закопченный фонарь. Солдаты володаты в загоны какие-го узлы, кули мукя, ящики, женские шубы. Похожий на вахмистра усатый создат напялял на островерхую пашку черный котелок, а черев диеро перебосода плин-

ное платье с кружевными оборками.

Пілніме солдаты орали, матюкались, толкались, вырывали друг у друга какое-то барахло, хватались за грудки. Тарарам стоял на вокзале и в вагонах. Ніякто пи на кого пе обращал ввимания, и Соловей пожалел, что пе прявел сода целый взвод. Он вместе с Шоломом Агалом отошел за пустой вагон, вытащил из-под свитки гранату бутымку и швырвул ее в единственный на перропе фонарь. Прогросотан взрыв, за ним второй, третий.

На вокзале начался невообразимый нереполох: вошна выпеные, ничего не повымающие создаты бросились к вагонам, оттуда стали стрелять и выпрытивать навстречу обезуменшие от паники матежники. Кто-то тонким бабым им голосом закричал: «В ружье!» Часть бандитов сиганула через ограду на привокзальную площаль, но и там загремели взрывы. Похоже было, что в город ворвались красные и они сейчас были на квяждой удине, за каждым углом и домом. Павика ширилась. В темноте метались бандиты, бросали награбленное барахло, стаскивая один другого, забивались в вагоны, панили, не глядя куда, лишь бы отогнать помутвиши разум страх. Когда поезд тромулся, вслед ему полетели гранаты. Сверкиуло пламя, со свистом бывляум соколки.

Никто не мог понять, как очутились в Гомеле большевики. Пальбу и взрывы в городе услыхали заклоны и начали отходить к железиодорожной ветке на Речицу. Стрелян на ходу, на гомельские улицы хлынули смоленские, бобрубские и бринские отрядил. Многие и не догадывались, кто им расчистил дорогу в город, а если бы и валян, сразу не поверкли бы, что двадиать семь отважных хлопцев, одетых в свитки и лапти, решили судьбу вей операция.

Мятежники бежали на Речицу и Калинковичи. Не успевшие выскочить из города искали спасения на глухих

улицах и в переулках.

Тараевич со свойми хлопцами увидел возле казармы четыре орудия в упряжнах. Красноармейцы с гранатами на боевом взводе и наганами в руках вскочили во двор. Там было пусто. Они оссадлали коней и с грохотом помчали батарею навстречу своим, что наступали на город из Пиупка.

Горела башия во дворце князя Паскеввича, подожженная спарядами стрекопытовцев. Высоко вздымались кнубім дыма, полижало зловеще багровое пламя. В его зареве люди и лошади казались огненно-красными густыми тенями.

Группа Логвиновича прорвалась в парк. Ноги скользвли по перепревшей прошлогодней лястве, по лицам хлестали упругие мокрые ветки. Красноармейцы бежали к дворпу, чтобы преградить огию дорогу дальше.

Хлопцы из группы Логвиновича стали госить пожар на башие дворца. Из соседних домов прибежали люди ведрами и топорами, откуда-то притащили длиннющий багор, лестиппу и пожариую кирку. Плами понемпогу темпело и оседало под дамом, а внязу по бульжинку грохотали двуколки: на берег Сожа пробивались группы матежников. Над городом стоял гул, продолжалась беспорядочная стрельба, самывались крим К группе бойцов подбежал седоусый железнодорож-

— Браточки, моментом — в тюрьму, там убивают то-

Логвинович со взводом красноармейцев темными улицами бросались и торьме. Она гудела сотпями голосов. Светились зарешеченные окна. Бойцы прикладами обили замки и тлякелые засовы. Еле держась на ногах, из камер выхолили изиченные и окроваленные доля.

Членов ревкома куда-то увезли.

Наверное, на Полесский вокаал.

Спасайте их! — обращались к бойцам только что освобожденные заключенные.

Но сласать уже было мекого. На Полеском вонале после печеловеческих истязаний стрекопытовцы расстреляли Балецкого, Комиссарова, Ланге, Сундукова, Ауэрбаха, Бочкина, Песина и еще нескольких защитивков «Савоя». Казненных узивавали только по одежде. Красноврмейцы неревесли их в холодный и гулкий вокзал. Поставили почетный караул.

Брянские, бобруйские и могилевские части перехватывали и договали рассеянные бандитские группы. Александр Соловей со своими людьми захватил бронепоезд, поставил на паровозе красноамейнев и пвинул всдет за

мятежниками на Речицу.

При свете туманного, смрого утра бойцы увидели на откосах окровавленные трупы нагих и влужеченных людей — на слинах выреаяны пятиковечные звезды, повыколоты глаза, павылет пробиты штыками групы. Мятежники к к ходу сбрасывали несчаетных с поезда. Это был жуугкай кровавый шлях. Многие молодые красноармейцы, не стыдась командиров, утирали слезы, до крови закусывали губы.

— Что они натворили! Смерть этим выродкам! Живь-

ем шкуру с них драть надо!

Соловей молчал, только перекатывались под кожей тупи желваки, и казнил себя, что в гюбели этих несчастных безвестных бойнов есть и их випа — где-то проволынили. Если бы не возились с тем ротным, а прорядись в город сразу, живы были бы и ревкомовцы и эти мученики. Не терпелось скорее нагнать мятежников и воздать им сполна, найти зачинщиков и спросить за все. Но кто ови, зачинщики? Стрекопытов? Вряд ли у него хватило бы смелости на такой буят. Нет, их кто-то направляет, какая-то сила толкает на скользкую дорожку вамены п преступлений. Все мятежи и восстания, все петлюры и колчаки, кулацкие бунты и банды уголовников — работа одних рук.

А что там, дома? Как батька, Марылька, хлопцы? Не докатилось ли и туда эхо гомельского мятежа? Не может того быть, чтобы Казик Ермолицкий с перегудами и плышевскими уступили комбедовцам землю, чтобы их банды

так и отирались на Загальских хуторах.

Соловей через смотровую щель глядел на придорожпеса, на села, выбегавше серыми хатками на пригорки, и вспомивал дом, родных и близких. Думал: «Как только отволемся, подамся на какие-пибудь курсы, выучусь на агропома, вернусь домой, и будем на нанской и шляхетской земле коммуной хозяйствовать». Припомиилась и Параска. Как она смотрела на него в последний раз! Кочичися эта заваруха, будет и у нее счастье.

Александр пересилил себя, отогнал эти мысли: не ко времени все это. Рядом кровь, смерть, люди гибиут.

Поезд приближался к Речице. Соловей считал, что митеживик еще здесь, в приказал солдатам приготовиться к бою. За ними следовал эшелон с брянскими и смоленскими отрядами. Порогу расчищал броменоеад.

Но ни на станции, ни в городе стрековытовцев не было. Железнодорожники рассказали, что полчаса назад на Васалевичи ушло девять эшеловов с матежниками. Теперь у них, конечно, один выход: попробовать пробить си на юг, к Петлюре. А кому не удастся, разбредутся по лесам, начнут грабить деревни, громить волости, охотиться за активистами. И надо специить, чтобы перехватить бандитов, не дать им спрятаться в лесах. Но нестись во весь дух небезопасно: можно наскочить на разобранные рельсм или заявля на дороге.

Показался мост через небольшую речку Ведрич. А там и до Василевич рукой подать. Но возле моста стоит человоек и машет шапкой. Бронепоезд остановился. Соловей вместе с машинистом побежал навстречу бородатому желевиоромжинку.

 Мост подожгли, бандюги, чтоб им пусто было. Мы пламя сбили. Но смотрите сами, выдержит ли.

Соловей с машинистом ступили на обгорелый настил,

Еще дымились концы присыпанных мокрым песком шпал, но почерневшие сверху сваи стояли крепко.

Потихоньку поедем, — сказал машинист и быстро

побежал к паровозу.

- Когда через мост прополз последний эшелон, красноармейцы с пулеметами и винтовками начали выскакивать из вагонов. Перед ними была задача — обойти Василевичи с тыла. А бронепоезд тут же рванулся к станции, забитой мятежниками. По вражеским вагонам хлестали пулеметные очереди, загрохотала небольшая пушка. Стрекопытовцы попытались отстреливаться. Но большинство из них пятились, ползли к лесу, прятались в низкорослом ольшанике. Как только они оторвались от прицельного огня бронепоезла и попытались прорваться в густой сосняк, их встретили винтовочные залны, резкой прерывистой строчкой зачастил пулемет. Мятежники папали, скошенные пулями, оставшиеся в живых прижимались к земле, отползали назап в кусты. Кое-кто пытался отстреливаться, пальба была нестройной, и огонь затих. Наконец из ольшаника показался разорванный рукав, привязанный к плинной палке. — белый флаг. Стрекопытовны бросали оружие и выходили из кустов с поднятыми руками. Многие палали на колени и просили о пошале.
- Простите, христа ради, землячки! Офицеры нас погубили.

— Мы и не помышляли против своих.

- Как овец шелудивых, погнали нас золотопогон-

Спиртом глаза залили и объегорили.

Соловей с Адамовичем разыскивали Стрекопитова и его комещанта, полковника Степива. Но их и след простыл. Едва выскочили из вагона, пообрубали гужи на двух повозках и, не сбрасывая хомутов с лошадей, сыпаули верхом в ближиний лес. За ними подались десятка три офицеров и уголовников, что зверствовали у «Савов» и на гоменских укицах.

Пленные складывали оружие, награбленное в городе добо и, полурив головы, выстравванись в колонику, оцепленную конвоем. Некоторые загравление озирались и тоскливо полядывали на небо, кое-ито, не выдержав, 
начинал всхланывать: после того, что провошло, не прихонилось воссчитывать на списхождение.

Соловей с отвращением и какой-то скрытой жалостью глядел на них, темных и неграмотных людей, обманутых врагами революции.

— Винтовки мы чистим, а людям прочистить мозги времени не хватает, — словно рассуждая сам с собой, говорил Соловей Молоковичу. — А темного человека куда хочешь можно поверпуть. Винтовка винтовкой, только и

словом надо воевать, товарищ комиссар.

К вечеру красные отряды возвращались в Гомель. На первом зивелоне тренегал законченный, с мазутным пятном, небольшой красный флаг. Возле него, за поручнями паровоза, стояли два краспоармейца, подпоясанные пулеметными. лентами, с винтовками наперевес. Они всематривались в узкую колею железнодорожного пологна, в набрикшие весенными соками перелески, в рыскость даловатое небо. Бойцы в теплушках галдели и распевали. За первым зшелоном двигался молчаливый состав с пленными. На торможных полюдиках стоял конвой.

Последним прогрохотал по рельсам брояепоезд. Комодной пероховатой степе. Тело все ныло, как после тяжелой работы; сами закрывались глаза, и казалось, его кутывает отненно-оранжевый тумап. Выплывают знакомые лица, безавучно взрываются гранаты, а стук колес

напоминает бесконечную пулеметную очередь.

Он то просыпался, вступал в разговор и зубоскалил вместе с командирами и бойцами, то снова проваливался в туманное мельтешение воспоминаний и снов.

Утром прибыли в Гомель. На Полесском воквале, гле педавно был штаб мятежников, красноармейцев встречал председатель уездного комитета товарищ Хатаеввич. Оп только что возвратался с VIII съезда партии. Мятем всикмири в был ликвидирован, когда он паходялся в Москве. Вместе с Хатаевичем пришли перевязанные, чудом оставшиеся в живых защитинки «Савол».

Они приветствовали красноармейцев и благодарили за

освобождение города.

Командиры обступили Хатаевича: — Ну как там, в Москве?

— Что товарищ Ленин на съезде сказал?

Хатаевич скупо отвечал на вопросы. Потом жарко и взволнованно заговорил:

Стрекопытовский мятеж — не случайный бунт быв-

шего офицерыя. Это только одно авено в цени широкого вранеского заговора. Мятежих и погромы по приказу контрреволюционного центра начались одновременно в развых районах страны. По соседству с нажи, в Борвани-ком усара Цернитовской губерния, бушует кулацкое востание. Его поднали всеры, а бавдамы командует царский полковник Секвра. Наш революционный долг помочь черпитовским товарящам ликвидировать кулацкосновкий мятем. Вы измучемы болми со стрекоштовскими бавдами. Но время не ждет. Жизпь борзиниских коммунистов, рабочки и крестыя в смергольной опасности. Озверевшее кулачье и всеровская сволочь жизу села.

Соловей не дослушал Хатаевича, поднял руку и зычно скоманцовал:

Бобруйский батальов и приданные к нему отряды, по вагонам!

Через час поезд с красным флагом на паровозе двинулся на Бахмач.

## 13

Леса отбегали дальше и дальше. Они назались голубовато-скавыми полосками между отсыревшей землей и ссрым небом. Где-то далеко, вдоль полевых дорог, торчали одинокие тополя, мелькали хуторки и вытянувшиеся села с белыми перквушками.

Все чаще и чаще за окнами, в паутине голых садов, проиливлял мазанки под камы шовыми крышами, поблескивали по ярам озерца весенией воды. Начинались затичтые синеватим маревом степи. То здесь, то там, словно спежные островки, белели став гусей; возле самого полотна стреноженные лошари хрумкали вмосхишими будиками. Степь дышала горьковато-пьяным чадом весны и влатой набряжишего чернозема. Медленно, словно за кругом неестественно огромной каруселя, плыли просторы полей, менялись краски в картины. Временами пробивалось солице, и в окна вагона вравались широкие снопы пыльного света, подомнениемо блачувами махоомучного пыма.

Красноармейцы дремали. А Соловей не отрывался от окна. Его тревожили и манили запахи весны, необъятные просторы чуть-чуть пробудньшейся земли — все, что он так любял с детства. Но не только очароватие мильми сердцу картивами пригитвивало его к окву — он не на минчут не забывал, что отвечает за каждого бойца батальона, что где-то их ждет бандитская засада и нужно быть готовым в любум минуту рицуться в бой.

Поезд остановился возле маленькой станции Макасовов из воды? — подумал Соловей и выпрытвул из вагона. Возле паровоза стоял дежурный и что-то говорил машинисту. Александр подбежвал к ним.

 — Приехали, товарищ командир, — спокойно сказал селоусый машинист.

седоусыя машинист.

— Куда приехали? Нам ведь нужно на станцию Дочь, — горячился Соловей.

Эту Дочь уже сукин сын Антонов оседлал.

- Учтивый дежурный стоял навытяжку.
   Мы придержали ваш эшелон, чтобы предупредить, что прошлой ночью Дочь заняли бандиты. А они на все способны.
  - Много их там?
- Точно не зпаю. Но с утра по телефону матератся и угрожают. Недавно из Бахмача пришел состав. Машинист рассказывал, что в здании вокзала не осталось ни одного целого стекла, на перропе разложили костер, потрошат гусей, дерутся и плящут казачки Антопова. Пассажиров грабят. Словом, сами решайте. Наше дело предупредить.

Соловей прикусил нижнюю губу, насупил брови. Мол-

— Что вы в ближайшее время отправляете в ту сторону?

 Платформы с балластом. — Дежурный вытащил большие карманные часы на цепочке. — Отправятся через час пятнаплать минут.

— Ясно, — ответил Соловей и приказал машинисту поставить эшелон на запасный путь, а сам с дежурным пошел в здание воквала. Оп отстучал телеграмму в Гомель, чтобы Молокович выслал в Макашино отряд могилевских и сколенских курсантов.

Через час Соловей с Тараевичем, одетые в промасленные куртки, штаны и фуражки тормозных кондукторов, ожидали состав с балластом. Как только он подошел к станци, оба вскочили на тормозную площадку последней платформы.

В самые рискованные разведки Соловей всегда ходил сам. Он верил в свое очастье, потому что умел выскользнуть из любой западни: прикинется то мужичком-недо-

тепой, то горлохватом-мешочником.

За придорожными елочками тянулись бескрайцие поли с еще прозрачивами перелесками и одипокним дичками. Здесь и трава была повеленее, и ветерок потеплее, а спизу пригревало соляще, затканное реденькой паутинкой пушистих белых облаков. Небе проревали стремительные ласточки, на откосах ковырялись толстие блестящие скворцы, одиако за лязтом колес не слышно было, о чем ови там пересвистывались друг с другом. А Соловей так любил типину полей и гитчые щебетаные, запах дашии и подсохшего навоза. Ранняя украинская весна разбередиля душу хлебороба.

Последнюю платформу мотало и швыряло из стороны в сторону. Паровоз сипло загудел, платформы сбились

«с ноги» и, замедляя ход, беспорядочно залязгали.

 Подъезжаем! — крикнул Соловей Тараевичу, провел по густо заросшим парововой сажей поручяни, затем потер руки и приложил их к лицу. Теперь оп стал похожим на замураанного железводорожника. Ту же операцко проделат и Тараевич. Они посмотрель друг на

друга и весело рассмеялись.

Состав замедлял ход. Показалась ставщия. В приземестом здания воказала куролесил ветер, на перроне валялись головешки и обгоревшая солома, но пи песен, пи криков не съвшию. По всему видю, бандиты натепивлись, натумались и тде-то в затишье силт, как пшениу продавши. Показались трое парней с обрезами в руках. На двоих смущковые гетмания, на третьем шапис с гайдамацким шлыком. Похоже — часовые. А где же остальные и сколько из?

Паровоз остановился возле водокачки и начал сосать воду из длинной кипики. Соловей с Тараевичем спрытура на мокрый несок, для близиру открыли заслонки на буксах, постучали по рессорам и колесам и подошли к дебедой стрелочение с необ-ятной грузью. Поздоровались.

Это откуда же у вас «запорожцы»?

Цэ ж скаженни бандюки з Шаповаловки. Пилы,

пилы, жинок, як цых курчат ловылы, а тэпэр сплять, що б воны нэ повставалы. А цьи тры дурни стэрзжуть.

— А тебя, часом, не поймали? — съязвил Тараевич.

— А трясцу им. У мзнэ свий козак е.

— А богато их здесь? — спросил Соловей.

 Та ни. Можа, яких с тридцать и будэ. Куркули вси. У Борзни там богацько, та в Шаповаловци шайка стоить, а тут ни.

А Борзна далеко отсюда? — продолжал Соловей.

- А вы что же, не тутошние?

Из Конотопа, — ответил Тараевич, — беженцы мы.

— Можз в шайку хочэтэ? Там всих бэруть. Погуляета, доки головы на поскручують. А до Борэни верстыв с дэсять будэ, на бильш. Идить як хочэтэ.

Хлошім поблагодарили за совет, распрощались с бабою и двинулись назад вдоль состава. На них никто пеобращал вимания. Обошли загаженный, заблеванный вокзал. На сканьих хранело песколью казаков. В углу примостился чубатый детина со шрамом во всю щеку. Прижавшись к нему, силан какая-то помятая бабенть.

Соловей пожалел, что оставил эшелов в Макашивые Куркулейз можно был повязать, как сонных цыплит. А пока доберенься назад и возвратишься с красноармейцами, очухаются и попробуют огрызаться. Липпняя забота. Телеграфировать отсюда нельзя. Неизвестно, под чью дудку начальних станции плящет. Да его и не видло ингде. Видать, аббиже под ечь с перешуту. Значит, надокорее возвращаться. Но как и на чем? Они еще побродили по станции, поговорили со сторожем водокачки, наслушались от него разных страхов о том, что происходит в Боряне и Шаповаложен.

Под вечер на тормозной площадке товарно-пассажир-

В Макашине к батальону Соловья присоединились от ряды мотплевских и смоненских курсантов. В теплуших стало теспее и весслее. Землики и давине знакомые говорили о боях в Гомеле и возле Василевич, вспоминали друзей, потибших возле «Савои».

Пенчурный сообщил на станцию Дочь, что отправлен ной бандитами станции даже на сырых чурках ехать не больше полутора часов. Солдаты вместе с кочегарами провали в точке и все сообразить муст об ровали в точке и все чаще втлядывающись в вечерний мрак. Казалось, вокруг безлюдная пустыня и только, как привидения, проплывают черные придорожные елочки.

Впереди мелькнул огонек светофора, поутих грохот, дернулись вагоны, залязгали буфера. В теплушках не заживали огня, чтобы казалось, что идет именцо товарный состав.

В мерцании закопченного фонаря показалась фигура дежурного, поодаль стояли несколько бандитов с обре-

зами.

Когда состав остановился, красноармейцы пачали соскакивать не на перрои, а на другую сторону поезда. Ктото из бандитов выстрелил, чтобы предупредить своих. Дежурный погасил фонарь и пополз под вагон. Он не сразу собразия, тчо происходит, и, только когда услышал топот сотен пог и короткие приказы командиров, выбрался изпод вагона.

 Товарищи, их там человек тридцать, — вздрагивая, бормотал он, — не бойтесь, их человек тридцать, Только

с обпезами.

Йз вагона сыпануя смертельной трелью пулемет, грапуло чура», и красперериёны начали окружать здание с выбитыми оквами. Бандиты прытали через заборы, хоронились за овинами, мчались кто кура, чтобы хоть какнибурь выравться в темное поле. Слышлась беспорядочная стрельба и крики — пьяные оразу же протрезвели, лимие гайдамаки улепетывали как зайты...

Соловей приказал дежурному зажечь в здании вокзала лампы. Все увидели разломанные скамы, лужи на полу. Хотя окна были выбиты, в зале стоял тяжелый рвот-

ный дух.

Бойцы привели растрепанную молодуху. От нее густо чесло перегаром, выцветшие глаза глядели испуганно и дико. Соловей сразу узнал ту, что днем дремала на плече верзилы со шрамом на щеке.

— Думали, бандит за колодцем спрятался, глядим, а это баба, — рассказывали красноармейцы командиру. — А может. Казак в юбке. Иавай проверим! — ржа-

ли хлопцы.

 Сказылыся, чы шчо? Одарка я. Ишла вид сусидки, аж чую, стрыляють и бэжуть онтоновци, я за колодежь и сховалась.

 А куда ж твой миленок с рассеченной мордой драпанул? — спокойно спросил Соловей. Одарка захлопала глазами, зашмыгала курносым носом, намереваясь зареветь.

Вин же мэнз пид ляворвертам сюда привив. Ссильничав при всих, а тэпэр втик. У яр воны побиглы. Ловыть

их, скажених. На Борзну хочуть пробыться.

Возиться с пьяной бабой было некогда. Соловей оставил человек десять бойцов, сдал им Одарку, а сам с отрядом выскочял на перрои. Далеко и поблязости слышва была стрельба, заливались лаем собаки, хлюпала под сапотами годах.

Красноармейцы окружили станцию и село, два взвода

побежали вслед за бандитами в яр.

Небо порозовело на востоке, в поредевших сумерках на связание, вревыя, кусты и связуяты бойнов. У яра лежало несколько убитых бандитов. Остальные, прижатые к высотке, побросали обрезы. Среди них был и казак со шрамом во всю щеку.

К Соловью подбежал командир взвода Пачулис:

Что будем делать, товарищ командир?

 Ведите их на станцию и сдайте конвою. Там этого «гайдамака» Одарка ждет.

— Бисова баба! — со злобой процедил тот и сплюнул сквозь зубы.

Красноармейцы связали бандитам руки.

 Чего крутыш? И так на втачу, — огрызнулся тот же детина со шрамом на лице.

Бандитов повели на станцию, а Соловей с батальоном выступил на Шаповаловку.

Уже по-пастоящему было светло. Батальоп цепью растапулся по раскисшему полю. Бойцы катали пулеметы, держали заряженные винтовки навизотомку. На пригорке показалось большое село: сотин полторы пряземнями мяном стоим стоим стоим стоим стоим прилодым прилодым придам при мяной души не видно. Ираспоармейцы завелия вокруг села. К ближией хате подопла Соловей и Тараевич. Они были в шинелях и в замасленых железоподоржных фуражках. Что за люди, накто сразу и не догадается. Осторожно постучаль в манельное оконце. За завяжеской показалась чым-то голова. Выглянул заспанный старик с помятой бологиой.

Видчини, диду, — по-украински сказал Соловей.
 Лязнула щеколда, в дверном проеме появился взлох-

13\*

маченный старик в полотнязых исподниках и в безрукавке из овчины.

Чого тоби? — буркнул он.

Чэрвоных тут не було? — спросил Соловей.

А вы хто ж будата?

Вийско батьки Пэтлюры, — ответил Александр.

 Го, булы та сплылы. Всих пэрэдушылы на станцын и в Борзни. И я штук с дэсять порэшыв.

Тараевич выхватил наган. Соловей сжал его руку:

- Отставить, товарищ Тараевич.

Дедок сообразил, что дал маху, упал на колени и заскулил:

- Брашу, брашу, товарищи, никого я нэ бачив. Догодыть хотив. Пэрэмишалысь тэпэр и билы и чэрвоны, и жовты, и сини. Сын мий, Грицько, у Щорса служить. Пошкадуйтэ старого. Набрэхав сам на сэбэ, чого и нэ синлося.
- Вставай, старик, поднял его за худое плечо Соловей, — и покажи нам хату атамана.
- По ливу руку, биля колодэжа, зэлэною бляхою крытая. Вин сам з куркулями в Боряни. Там их вэлыка стан, и полковии Секира з ним. А тут тильки живик да диты. Прямо идыть, не унимался старик. Его узловатые руки дрожали, и сам он еще больше осунулся и сотирулся.

Соловью даже жалко его стало. Видно было, что никакой он не «куркуль» и не бандит.

 Иди, дед, в хату и скажи бабе, что ты старый брехун. Так и скажи!

Ей-же-богу, на брашу. По ливу руку хата.

Соловей оставил засаду в хате атамана Антонова, и красноармейцы двинулись на Борзну.

Городок стоял на берегу небольшой речки. На той стороне белел молодой березияк, наполовину затопленный весенним половодем. Под ногами пнелестело прошлогоднее примятое ржище. Уже вядна была церковь с голубыми куполами в серкающими крестами. Вдруг ударили колокола, тревожно, как на пожар.

- Какой сегодня день? поинтересовался Соловей.
- Пятница, ответил молоденький боец.
- К бою... товсы! покатилась по полю команда.
   Красноармейцы развернулись плотной цепью, выкатили вперед пулеметы.

Версты за три от города их встретил густой винтовочный зали. Бойцы залегли. Шесть пулеметов накрыс авидитскую цепь в негубоком иру. Пули свистели над головами антоновцев, не давая им возможности не только подняться, по даже пошевелиться. Некоторые попробовали отполяти назад, не их пропилл нулеметные очереди. Цепь красноармейцев передвигалась за плотной стеной отня.

А КОЛОКОЛА ГУДЕЛИ И ТУДЕЛИ, СОЗЫВЯЯ С СОСЕДИИХ ХУТОров бандитские шайки. На окрание городка сустились
живописно одетые фигуры, по соваться под пулеметный
шквал не отванивались. Банциты начали отползать по
балке, искали спасения в капавах и залитых водой ляах;
некоторые пытались отполэти к высокому кургану, стоявиему у дороги, но так и оставались лежать в поле.
В балке отстреливались из обрезов и винговок. Выстрелы
раздавались все реже и реже. Одиму удалось перебрать-

ся к реке, другие притаились на дне яра.

Красный батальон достиг городка. Навстречу плеснуружными запами свинца, с церковной колокольты заговорка лужмет. Бандиты держались. Они били из-за домов и оград, с чердаков и окон. Раненые краспоармейны не поквидали строй. Рота могильевских и смоленских курсантов, когорой командовал Тараевич, обошла Борану с тыма и отревала банцитам путь к отступлению. По колокольне ударили пулеметы красных. Антоновцы бросились врассыпную, организованное сопротивление прекратилось. Задолго до копида боя Антонов и полковник Секира в утлой лодчонке переплыли на другой берег реки и исчезли в бервезнике.

После полудня стрельба совсем утихла. Обезоруженных бандитов собирали на площади возле церкви. Их проклинали здешвие мужики и бабы, порывались к тем, кто грабил и изпевался нап пими в лии пьяного разгула

банп.

озил.
Из тюрьмы вышли сорок три коммуниста. Их не кормили, не давали воды, избивали до крови, выворачивали руки, ломали ребра. Поддерживая друг друга, они пришли на площадь, где собралась чугь ли не вся Борана.

Красноармейцы небольшими группками отводилп бан-

дитов в тюрьму.

На средину площади вышел измученный, с большим синяком под глазом седоусый мужчина. Он снял с полы-

севшей головы шапку и низко поклонился красноармей-

— Сласибо вам сердечное за освобождение. Кулаки в эсеры замучали наших лучших говарищей: председателя ревкома Ивана Онланиловича Гриценю, военкома Палийчука и миогих преданных революции большевиков. Их мы не аботуем, а бендитам не простим!

Кто-то протянул оратору красное знамя. Он высоко

поднял его над головой:

— Родяльска влада жила и будэ жити на Вкрания! К оратору подошли его товарищи, освобождение от тюрьмы коммунисты, ваятись за руки и, прихрамывая, поддерживая друг друга, двинулись по улице к зданию ревкома. Рядом с ними шел Соловей, за ними — большая толпа гороман.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ





1

 $\mathbf{H}_{\mathrm{eme.}}^{\mathrm{то-то}}$  тихо постучал в окно. Переждал и постучал

 Кого там нелегкая носит по ночам, — проворчала старуха. — Архии, выйди, глянь.

Расслышав в хате разговор, за окном отозвался зна-

- Отворите, это я, Роман.

— Я сам, батька, — вскочил с кровати Максим Левков и босой, в полотняных исподниках выскочил в сени. Лязгнул засов.

В сени вошел Роман Соловей.

 Не просни советскую власть, сынок, — не здороваясь, начал он с порога. — Поднимай людей, хлопче.

Максим в потемках начал быстро одеваться. Поднял-

ся и уже натягивал сапоги его отец.

— Еще дотемва в Хоромное пожаловали верхом Казик Ермолицкий, Плышевский и Перегуды. Все с винтовками и саблями, а у речки сотив полторы шляхтюков с оружием, торбы хлебом и салом напаковали. Сюда направляются. Большевиков, трозят, вешать и коммунию разгонять. Марылька мол сама слышала, как они друг перед другом выхваляниес и зубы скапали. Прибежала, передала мие. Я— за резвивы да сгородами, будго село под старыми стогами подобрать. Отпрался по кустам, пока стемнело, а потом перебрался в лес, тут они меня, думаю, черта с два найдут. Пока сюда добрался, так и ночь настала. Так что живей полымайте дюлей мужчины.

К утру эти шершни здесь будут.

Максим оседлал маленькую мышастую кобылку и поскакал в Карпиловку, а Роман с Архином будили мужчин в Ковалях и Лавстыках. Через час человек полсотни с винтовками, берданками и двустволками хлюпали по раскисшей весенией дороге в Рудобелку. А там уже собрались карпиловские и руднянские мужики. Корней и Тимох Володько привели человек пятнадцать вооруженных хлопцев. Они еще вечером примчались в Дуброву из Лучицкой волости просить у рудобельцев подмоги. Шляхетская банда разгромила их ревком, расстреляла председателя и секретаря и заняла волость. Хлопцы, сколько могли, отстреливались, но разве устоишь перед вооруженной до зубов оравой. Вот и ускользнули в Рудобельскую республику, дошли до Дубровы и остановились. А как только прослышали, что и тут дело до драки дошло, тотчас в ружье и в волость.

— Разгулялись шершни, — рассказывали лучитикие клопцы. — И ве только по селам. Вот и в Гомель бунт подияли. Там три двя пальба шла, из орудий по ревкому били виколаемские офицеры. Так и шершшкоки застенковые обнаглели. Зальют самогонкой зенки и, как волчыя стая, лютуют. Ни малого ни старого, ни ока ни боки де

щадят.

Пучицких парней принял в свой отряд Максим Ус. Высокий, широкоплечий, руки ни в один рукаващы не выезают, а на лице выноватая детская улыбка, коротким сусик, будго привлеенные, шинель еле прикрывает колены. Он шествует впереди своего отряда, пробирающегоста задвобками.

Вот здесь и заляжем. Без команды не высовываться и не стрелять. Подпустим шершней поближе и тогда

вдарим в лоб.

Хлопцы устранваются за гумнами, за овинами и буртами. Левей от них залегли карпиловица и руднянцы, Микомандует вевысокий и юрини Тимох Володько, тот самый «кооперативици», который еще при немцах попатаскал сюда гранат и патронов. Оп всматривается в весенний предрассветный туман. За пригуменниками —

песчаный пригорок, кое-гле торчат тоненькие сосенки, а за ними — на гребне — деревенский погост. Молчаливо стоят темные сосны: березки, словно обрызганные зеленоватой росой, вот-вот расправят клейкие листочки. Тихотихо вокруг. Погорают в небе последние звезды, яснеет нап лесом восхол.

Пригнувшись, запами семенит Максим Левков, Френч полноясан широким ремнем с пвумя полсумками, из-за ремня торчит наган, в руках немецкий карабин, поли-

нявшая соллатская шапка налвинута на лоб.

— Лержись, хлониы. Из Бобруйска и Глусска идет полмога: послади телеграмму в ЧК. Найман выехал.зашентал он Максиму Усу. Тот передал соселу.

В кустах на клалбище сверкнул и погас огонек. Наверное, кто-то чиркиул спичкой. Потом кусты зашевелились. На песчаном пригорке показалась бандитская цепь. Она то появлялась, то исчезала за приземистыми сосенками. Шляхтюки, вилимо, налеялись внезацно ворваться в Рупобелку, захватить волость и перебить коммунистов. Им злесь известна была кажлая хата, любого они могли узнать в лицо. Не знали только, что их уже ожипают.

Как только банлиты миновали сосняк. Левков крикнул «пли» и нажал на спусковой крючок карабина. Грянул зали из винтовок, наганов и берланок. Шляхтюки попапали, отползли за сосняк и начали отвечать пружными залпами. Свистели пули, впивались в толстые амбарные стены, откалывали щенки от заборов. С земли нельзя было полняться. Иван Ковалевич попытался полполати к воротам, но пуля прожгда плечо, он ойкнул и свалился в мокрый песок. Максим Ус одной рукой отташил его за амбар, перевязал рану холшовым лоскутом от рубашки. Блелный Иван крепко сжал зубы, дышал с клекотом, на губах пузырилась розовая пена.

— Вот и отомстили шершни тебе за Гэлю, - прошептал Максим. Он приказал хлонцам отнести Ивана в безопасное место и скорее мчать к фельпшеру, а сам вернул-

ся в отрял.

Стрельба не утихала. Было вилно, как банлиты за сосенками переползают на другую сторону, чтобы зайти с тыла. Их обстреливали хлопцы из отряда Володько.

— Отойдем назад, поближе к амбарам, чтобы выманить в чистое поле. - перепавал Левков по пепи.

На краю села густо лепились хаты. За ними легче было укрыться, чтобы сберечь людей. Партизаны отошли ближе к деревне. Бандиты обрадовались, что красные отступают, и начали занимать их прежние позиции. Боем командовал Порфирий Плышевский. Когда-то он был учителем, дослужился по штабс-капитана, и ему, старшему по чину и возрасту. Казик Ермолицкий передал свою банлу, а сам вертелся возле него как уголливый шенок. Плышевский, укрывшись за гумном, передавал все команды через вестовых. Атаман не мог рисковать жизнью и не спешил под пули. Он знал, что в Гомеле бущует мятеж, на Мозырь наступает Петлюра, а если они захватят Рудобельскую волость и соединятся с основными силами повстанческого комитета Полесья, хозянном впесь будет он и уж тогда покажет «свободу» Левковым. Соловьям и всем этим голоштанным тварям.

Плышевский надеялся, что вот-вот наступит перелом. Он намеревался приказать Навику, чтобы тот вел своих людей черев погост билже к волости. Но рядом никого не было. И вдруг на-за хлева выскочил невысокий мужичок в расстетнутом френчике, с двуствоихой в руках. Плышевскому показалось, что он его раньше не видел.

- Ты откуда?
- Из Гатка, сбрехал тот, потому что знал, что вся шляхта с этого застенка подалась в Казикову банду.
  - Мчись пулей до Казика и скажи...

А тот перехватил ружье и, не целясь, выстрелил Плыевскому в грудь. Его отброскло назад, подотнулись колени, и оп шмякнулся на землю, гижестью тела сминая проплогодние сухие будики. Офицерская фуражка покатилась в бороду, большой кармап на френе набряк темпыми пятнами. А глаза еще моргали, раскрытым ртом оп кватал воздух.

Мануйла Ковалевич, пригибаясь, задами бежал к своим, выстремы гремели у кладбища, а на него никто не обратил внимания.

Шляхтюки отползали к глиняному карьеру. Ус запустил в них гранатой. Кто-то заорал: «Порфирки убили!» Оказеченные папикой, балдиты перепрытивали через трупы и скрывались в карьере, в густом ельнике, разбегались кто куда. Со стороны Рудин их обшен отрад Тимоха Володько и удария с тыла. Очутившись в западве, шляхтюки поднимали руки вверх, бросали оружие и голосили:

- Братцы, пошалите, пожалейте летей!
  - Не берите греха на душу.
- От ето «братцы» отыскались! В волчьей стае ваши «братцы». А ну. выдазь!
- Хлопцы, пока суд да дело, не трогаты! удерживал своих бойнов Максим Левков.

Стрельба в селе прекратилась. Загнанных в глиняный карьер бандитов окружил отряд Максима Уса. Застенковцы стояли, прячась друг за друга. Тимох со своим отрядом бросился в сосняк догонять Казика и его дружков. Бандиты мчались как угорелые, не успевая отстреливаться. На валежнике и на сухом прошлогоднем вереске лежали подстреленные шляхтюки. Однако Казика среди них не было.

- За сосняком начинался старый панский лес. В нем не то что человек, стог затеряется,
- Эх, щенка этого проворонили, раз-з-зявы, ругался Тимох. - А мне так хотелось поговорить с Ермольчу-KOM.
- Мы его, гада, из-под земли достанем, утешали хлопцы своего удалого командира.

Возвратившись в село, увидели, что в кирпичный амбар на панском лворе велут человек трилпать захваченных бандитов. Руки связаны ремнями и веревками. Многие ташатся без шапок, перемазанные глиной и кровью. Следом валит толпа женшин и стариков, бегут дети. Мужчины молчат, с ненавистью поглядывая на бандитов: женщины ругают и проклинают их:
— Что б вы околели, эмеи полколодные!

- Не упавили вас матери маленькими, лушегубов! Дайте нам этих кровоцийцев, мы с них шкуру по-
- спускаем!

Женшин успокаявал Максим Левков:

- Тише, товариши! Придет ЧК и разберется по всем законам. Мы же не бандиты, чтобы самосудом карать.

А бандитам можно наших? А-а-а? — не унимаются

Пленных велут в пустой амбар, Скрежещет плинный железный засов.

У амбара устанавливается караул, Толпа начинает расходиться. Только мальчишки до позднего вечера толкутся во дворе. Они играют в «краскых» и часленых: Старшие ловят младших, вижут им лозиною руки и сажают на старые розвальне. Те с плачем вырываются. Мальчонка с гризным носом, в длинном солдатском ватнике кричта.

 — Я так не играю. Давайте меняться. Теперь мы будем красными.

Над селом, над кустами сврени в черноталом плывет зеленоватое марево. Спуют комары. Все притиклю. За околицей, на всех дорогах ходят дозоры. Возде волости с винтовкой стоит Левоп Одинец. Спышно, как теплый ветер хлоцает полотившем флага над компшей режкома.

Ночью из Глусска на фурманках приехали десять милиционеров и три ревкомонца. Они остановились в волости. Спетка перекуслял и отправлянсь сменить на постах рудобельцев: предполагалось, что Казик с остатками баны попробует выручить арестованных. А поутру прибыл конный взвод красноармейнев и с ними председатель Бобрйской ЧК товарищ Наймал. На нем команая куртка, перетянутая ремнем в портупеей, на боку маузер в колодке, на штанах потертива хромовые лен. Он локок вырытнул из седля и с командиром взвода пошел в ревком. В зале сидело человек десять мужчин. Терешка рассказывал, как он догонял Ермопьчука:

 Уложил бы его, ей-ме-богу, уложил бы, если бы ельник, зараза, не такой густой. Как на то лихо, защещился я за корневище, чудом люб не раскроил. А он, как зами, сиганул в сторону — и след простыл, вот пускай Тимох скажет, коли не верите.

Разговор оборвался, когда вошел незнакомый комиссар. Он поздоровался с каждым за руку, а заметив старого Романа, долго не отпускал его ладонь.

- Сын просил кланяться вам, товарищ Соловей.
- К слову, как он там?
- Герой, настоящий герой. Два бандитских восстания подряд разгромил.
- Бедовый ж очень, не то с похвалой, не то с укором сказал Роман. — Ой, не сносить ему головы.
- Умная голова, батька, нигде не пропадет, успокоил Найман и обнял старика за плечи.

К ним подошли Левков и Левон Одинец. Они поздоровались с Борисом как давние приятели.

 На улице не узнал бы тебя, — смерив взглядом стройную, подтянутую фигуру председателя ЧК, сказал Левков. — Ну, что бупем пелать с этими банпютами?

Сколько вы их перехватили?

— В Глинище двадцать иять человек да ночью еще на хуторе шестерых вз клевера выволожи. И старый Ермолицкий с ними. Два нагана держал наготове, только выстредить не успел. Жалко вот, сынок его Казик, собака бешеная, как в воду канул. А по нему давно осина идачет. Он уних самый векоховот.

- Если верховод, то непременно связан с контррево-

люционным центром.

 Выходит так. Только, как они ни лезут из кожи, ни черта у них не выйдет. Не хотят землю отдать, так пускай кости в ней парят.

После полудяв возле волости на пригорке поставили стои и длинијув скамью. Слух о том, что будут судить бандитов, облетел Карпиловку, Рудию, Ковала, Лавстики. Люди оставляли работу и спешили к ревкому. Опи выстранивальс плотими полукрутом, расскавывала о вчеранием, о том, как старые и малые хоропались по гумнам и картофельным ямам, чтобы не попасть под дурную пулю. А старая Тэкля забилась в печь и закрылась заслонкой, а выбралась — дочь как заголосит: «Черт! Черт!» — и ходу из хаты. Уж таков человек: минула беда, а он уже и зубоскалить гораза, Еспоминали, как Мануйла Ковалевич из двустволки ухлонал бандитского атамата.

Под ногами вертелись дети. Старшие позабирались на изгородь. Залезли на деревья, чтобы все слышать и випеть.

Ведут, ведуті — как галчата, заверещали они.

Все повернулись и притихли. По песчаной улице красноармейцы с виптовками наперевее вели связанных бандитов. Болыпинство без шапок, в порванных рубашках и френчах, с пятнами засохивей гланы на штанах и санотах, ступаль нехотя и попуро. Побледневише лица казались серыми, шли они не подвимя глаз. Брели молодые шляхтюки помизые мужчены с заросшми лицами. Были знакомые, из недалеких застенков, и нездешине, рыжие и рябые, с оплывиним физиономиями, и чериявые,

как цыгане. Они затравленно поглядывали вокруг. Вперепи с маузером в руке шел бобруйский комиссар в расстегнутой кожанке и запыленных сапогах. Рыжие волосы выбились из-пол шапки и прилипли к взмокшему лбу.

Как только бандитов вывели на пригорок, толпа подалась назад. Найман подошел к столу и как-то по-свой-

ски, тихо заговорил:

- Товарищи, перед нами тридцать один бандит. Это не просто грабители, что тащат муку из клети и сало из кадушки. Они хотели отнять у нас свободу, завоеванную революцией, отнять землю, осиротить детей, жен сделать вдовами. Если б им хоть на день удалось захватить волость, они б совершили то, что в Лучицах и Копаткевичах, - стреляли бы и вешали коммунистов, жгли хаты. Все кулацкие банды действуют по приказу контрреволюционного центра. Так был поднят мятеж в Гомеле, кулациий бунт в Черниговской губернии, разложен полк, направленный против отрядов Петлюры. Красная Армия разгромила мятежников и бандитов. С ними геройски сражался ваш земляк Александр Романович Соловей. А ваши партизаны разгромили и шляхетскую банду. От руки товарища Мануйла Ковалевича Плышевский получил свое сполна, а Казимира Ермолицкого из-под вемли достанем и отдадим на ваш суд. Ну, а теперь, что с этими будем пелать?

— Судить гадов! — отозвались голоса. — Какой там суд? По ним давно осина плачет! закричал Терешка.

Найман поднял руку:

 Тише, товарищи! С нашим отрядом прибыл члеп уездного суда товарищ Чубарев. Он знает законы, уполномочен вести дознание на месте и совместно с народными заседателями выносить приговоры врагам революции. Товарищ Чубарев, предъявите председателю ревкома свои полномочия.

К Левкову подошел мужчина с пышными каштановыми усами. На пропотевшей запыленной гимнастерке виднелась светлая полоска от портупеи. Он протянул председателю ревкома мандат. Максим Архипович его внимательно прочел.

 Все правильно. Член уездного суда товарищ Чубарев уполномочен вести судебное дознание и вынести приговор. А теперь нужно избрать пвух народных заселателей и секретаря сула. Кого, товарищи?

 Параску! — Якова Гошку!

 А Левон Олинен нехай пишет, поскольку грамотей! — раздались голоса и полнялось множество жилистых загорелых рук.

Судьи заняли места за столом. Левону принесли конторскую книгу и чернильницу-невыливашку.

Председатель у каждого спращивал фамилию, имя, откуда родом и сколько лет.

Первым мепленно к столу полошел Андрей Ермолицкий. Из-под нависших бровей сверкнули белесые, как у вареной шуки, глаза.

— Люлпы побрые, разве ж вы меня не знаете? Сколь живу на свете, мухи не обидел. Помогал, чем мог. Родную дочь не пожалел: за батрака выдал. Ну, чем не пролетар? — Он рванул на волосатой групи линялую сатиновую рубаху. В толие послышались рыдания. Он узнал го-

лос Гэли. Громко откашлялся и прополжал:

- А наши комиссарчики от зависти налумались по миру с сумой пустить. Землю описали, три коровы в свою коммунию увели. Так вот самостоятельные хозяева и собрались в волость - управу какую-нибуль найти. А по нас стрелять начали. А ежели стреляют, отбиваться напо. Так я говорю?! Ну, и того... этого такая канитель вышла. Какие мы банциты? Поговорить с Максимом Архиповичем шли...
- Ти-и-хо, ми-ирно! не упержалась Параска. А винтовки, обрезы да полные пинки патронов кула волокли? Может, ревкому славать улумали?

Ей-же-богу, твоя правла, Параска, хотели слать эти

ломаки.

- Молиться пора, а он, как сучка шелудивая, отбрехивается да байки бает! — взъярился Терешка.

Председатель призвал к порядку.

- Расскажите, Ермолицкий, как лучицких и копаткевичских коммунистов убивали, хаты их жгли, детей в колодец бросали, - настойчиво спрашивал Чубарев.

Андрей оглянулся, как затравленный волк, сразу обмяк и сник.

- Я., я тут не при чем, гражданы-товарищи. Может, 14 Сергей Граховский

209

это который из этих козырей нашкодил, а я... я ни сном ни духом...

Последние слова Ермолицкого заглушил гул возмущенной толпы.

К столу подошел молодой Гатальский и заговорил тихо как на исповели:

— Что виповаты, то виноваты. Чего уж там. Каемся. Только вина не у всех одна. Плышевский, чтоб ему земля камнем, да скнючек этого «праведника», Казачек, сбали нас с панталыку. А мы что? Больше прятались, чем стреляли. Так что смятуйтесь падо мною и детками малыми, — и упал не колешт.

 Виноват, так отвечай, а других не топи! Перед кем, болван, ползаешь? Опомнись! — прошинел похожий на во-

рона высокий шляхтюк.

Каждый изворачивался, притворялся, врал и сваливал вину на соседа. Из-за спин протиснулся невысокий, заросший густой

Из-за спин протиснулся невысокий, заросший густой бородой мужтина; вышел на середину, вздохнул, посмотрел на бандитов и остановил взгляд на Ермолицком.

— Как убивали, вы могли и забыть, а мени, надеюсь, помните. Вот и головки моей работы на ваших чеботах еще не спосылись. Неужели не помните, как ваш сынок ночью со своими головорезами хвастались, что в Лясковичах Аникея Ходку убили, хату его сожгли. Вы тогда еще собирались адти на Рудобелку.

 Иуда, христопродавец! Нажрался моего хлеба, чтоб тебя черви жрали. А за сына я не ответчик, — оскалился Ермолицкий.
 Товарищи судьи, хутор Ермолицкого был приста-

нищем всей бандитской шайки. Я там был и все видел

своими глазами.
— Чтоб они тебе повылезали. Поклянись, ирод, на евангелье!
— простонал Ермолицкий.

Клянусь революционной совестью! — сказал Иван

Мозалевский и отошел на прежнее место.

Судьи выслушвани еще лесяток свидетелей, двля последнее слово подсудимым. Каждый пытался оправдаться, просыл сжалиться вад его старостью вля молодостью. Левог Одивец подробно записывал показания и просьбы подсудимых.

Судьи ушли в ревком совещаться.

Бандиты, свесив головы, молча сидели на длинных

скамьях, отчужденные, одичавшие в своем одиночестве. Некоторые лениво жевали сухие краюшки хлеба, не решаясь полнять глаз.

Все встрепенулись, когда за столом снова появился суд.

— «Имевем Балорусской Советской Республики, — звучал твердый голос Чубарева, — руководствуись революционной совестью, народный суд Рудобельской волости главарей кулацкой банды, пытавшейся на территории волости свергнуть советскую власть, и ры го во ри л. доти свергнуть советскую власть, и ры го во ри л. до-

Перечень нескольких фамилий заключало короткое грозное слово. Дальше шли фамилии и сроки наказания. Толна модча расступилась, давая дорогу конвою.

В чистом весеннем небе порхали ласточки, на высоком, сломанном бурей тополе, клекотал авст, в желтоватозеленой дымке стояли задумчивые вербы.

## 2

Под вечер, когда немного спала жара, на большой мощеный двор казармы 2-го Бобруйского батальона вошел невысокий старик с берестяным коробом за плечами.

 Вам кого, папаша? — по-особенному картавя, спросил часовой. Обличьем он был похож на здешних парией: чернявый, с круглыми цыганскими глазами, щеки, хотя и выбоиты. отливают густой синевой.

 Мне ваш командир нужен, товарищ Соловей Лександра. Скажи, сынок, из Рудобелки к нему пришли.

Часовой пропустал старика и показал ему, куда идты, старик попала в даниный гулький коридор. Пахло кислятыной ротной каптерки, портанками и воблой. На низкой рыжей двери мелом было вашисамо: «Комалдир», Старик потяпул за ручку, вошел в темпую комнату и поздоровался.

— Здорово, батя! — выскочня из-за стола Александр, пожал его тугую, шершавую ладонь и стал помогать снять поклажу с плеча. — Садитесь, батя, отдыхайте, а я мигом.

Перед командиром стоял высокий худощавый парень.

— Так сколько у тебя ленег, товарин казначей?

 Боле чем полнуда набралось. А иначе их не посчитать. Только на эти гроши спекулянты и глядеть не хотят. На соль или жито, может, что выменял бы.

— Красиоармейне обуть надо. Босой боец как коилстреноженный. Бери отделение, пройдитесь по магазинам, по сапожкым мастерским. Расскажите, что белополягки наседают. Если не хотят снова подставлять зады под ужадаесце пенцьь, пусть помогают Красной Армии. Плати, сколько запросят. Ботинки, сапоги — все сгодится. Тебе ясво. Степав?

Ясно, товариш батальонный.

Иди. Чтобы послезавтра все были обуты.

Казначей Степан Герасимович вышел из комнаты.
— Круго, сынок, с дюльми разговариваешь.

— Пруко, сынок, с лодоми разговариваемия.

— Время такое, батька. Крутое время! Белополяки идут на нас. Вильно уже у них, Барановичи заняли, на Минск прут.

Неужели сюда их пустите?

— Сила у них большая: аэропланы, танки, пушек без

— Что это еще за «таньки» такие? — перебил его батька.

— Это... как вам сказать? Целая железная хата на колесах. Ползет куда захочет: лес — по лесу идет, канава через канаву прет и лупит из пушек и пулеметов. А ее штыком не пропорешь и пуля не берет.

И откула это все на белный люл берется?

- Откуда? Антанта, батя, ясновельможным панам все это «богатство» для смертоубийства мужика и рабочего подарила. Вот паночки и осмелели. Добро свое вернуть налеются.
- А нехай выкусят. Мы и «таньки» ихние, и «маньки» в трясине перетопим. И вы. хлопчики, лепжитесь.

Ну, как там дома? — спросил Александр.

Шершней помолотили трошки.

Рассказывал мне Найман. Здорово вы их прижали.

Жалко, что меня там не было.

— Сами, как видишь, управились. Дружок твой, Макситоловастый мумяк, примо генерал красный За ружан, и старые и малые взялись. Терешка прижмурится на правый глаз — и лупит, и лупит. Про Мануйлу ж слыхал? От его врезал. Ивапа только Ковалевича жалко и молодицу его. Не ватешились, не намиловались, а уже, бедолата, вдова. Как похоронили Ивана, так через девять ден хлопчика родила. Сказывают. Иваном нарекли.

Александр внимательно слушал новости, словно сам видел старого Терешку, Мануйлу с пистоновкой и всех сельчан. Вспомнилась сиротская свадьба Гэльки с Иваном. Тогда верилось в их вечное счастье. А теперь одна осталась с мальчомкой на руках. И возвратиться некуда. Да такая и не вернется. Он прикусил нижнюю губу, зажмурился, как от боли.

- Вы уж, батя, скажите там, чтобы помогли бедняге.
   Пускай комбед постарается.
- А то как же. Две коровы и вола с хутора пригнали. Всю ее одежку и целый воз добра всякого Параска притвабанила. Только для нее все это пустое. Плачет. Молчит, а слезы сами льются. Старик подиял крышку короба, вытащил апентитый брусок сала, завернутый в холщовую тряпочку, достал комок масла в капустном листе, меточек семечек. Старуха с Марылькою тут тебе гостинцев инамковали, так возьми, оскоромых трошким, а то почернел весь на пустой своей похлебке, аж шкура к костям присохла.
  - Ничего, на живых костях мясо парастет.

Александр встал, попросил отца обождать немпого, вали отницы и вышел за дверь. А когда, через погчаса, шли они по двору квазрямы, пад походной кухней стоял аппетитий запах жареного сала. Старый Роман повел посом.

- Выходит, что и вам какую-то заправку к приварку дают. Смачно пахнет.
  - А то как же, дают немножко.

Роман прищурился, хитро глянул на сына:

- Шилом море, сынок, не нагреешь. Съел бы сам, так хоть толк был бы, а каждому и понюхать не достанется.
- Когда-то же сами учили: «Съещь хоть вола одна хвала, дай попемножку всем на дорожку». Пусть хоть понюхают. — И опи направились в сынову боковушку в длиниой казарме с отсыревшей и облезлой штукатуркой на сволчатом потолке.

Роман жил у сына почти педелю. Ходил на учения, смотрел, как маршируют «один лапоть, другой бот», шлепают опорки, заслушивался, когда голосистый запевала выводил:

Вы не вейтеся, черные кудри, Над моею больной головой...

Ему хотелось увидеть невид, по сотим глотом подхватывали посило, вытигнавались небритье худые кадыки, веселее топали сбитые каблуки и костлявые ступпи, обутые в опорки и морщанк. Ол любовался подтяпутым, ладыми сыном, глядел на крешкие смуглые скулы, на глубоко запавшие глаза.

Вольно! Разойдись! — командовал Александр.

Красноармейцы закуривали, прикручивали проводом подметки, собирались вокруг командира. Видно было, что он знает каждого: расспранивава, что иншут яз дому, шутил с ними, как равный. Подошел к бойцам и Роман. Красноармейцам понравился старик, они весело хохотали, вепоминая перловую каниу с рупобельским садом.

Дома, батя, долго не задерживайтесь.

И скатерть-самобранку свою не забульте...

 — Эх, и поужинал тогда, словно у мамки побывал, вспоминал румяный хлопеп с бельми бровями.

От твоей будки и так прикуривать можно.

Все смеются, сконфуженно улыбается и розовощекий хлопец.

Роман Соловей долго прощался с сыном. Пытался проглотить тугой комок и молчал, чтобы не показать слезы. Одно только и сказал:

— Береги себя, сынок, ты же один у меня, да Марылька еще. Только девка что? Выскочит замуж, и хвамилия переведется. Ты уж гляди, не очень лезь на рожон.

Не беспокойтесь, батя, — весело утешал Александр. — Я заговореный. Ни одна пуля не взяла. А Максиму и всем нашим передайте, чтобы людей и оружие держали наготове.

Он дал отцу небольшую пачку желтых, шершавых ли-

«Праждане! Томпые силы в лице польских панов и легноперов утрокают завоеваниям революции. Все, кому дорого дело революции, зависывайтесь добровольдами в Красную Армию для защиты советской завасти от белопольских негионеров!

Бобруйский уездный Комитет Коммунистической партии (большевиков).

Военный комиссариат».

Значит, опять война.

- Зашищаться надо. Лезут как мухи да мед. Как-нибудь отобъемся, а там и по загривку падим.
  - Гляди, сынок, сила солому ломит.

Что же, убегать от них?

 От волка побежищь, на медвеля наскочищь, А береженого в пуля бережет.

Они неуклюже обнялись.

...Роман вез помой невеселые новости и заботы: снова нало за винтовки браться. А как же земля? Жлет она рук и ласки, тоскует по звонким и острым лемехам, по семени, по пожинковой песне. Жито как лес возле имения. Коммунары сеяли, бывшие панские батраки. Неужели потопчут его сапоги легионеров и те страшные «таньки»?

И снова думал о сыне. Один ведь у него остался. Костик с Петриком давно чужую землю парят, а он который гол все воюет. Кабы не лезла эта погань, жил бы себе пома, хату бы свою как-то сложили, землю получили. Невестка уже была бы, а там, глядишь, и внуки посыпались бы. Такой девки нет, чтобы на Александра не заглядывалась. Вон Параска как сохнет. Да и не диво. Кто на такого хлопца не позарится?

Хоть бы вернулся живым. Старик нашупал за пазухой твердые, шершавые «афишки», подложил под голову короб, хотел задремать, но думы роились словно слепни: «Вот так порадую Левкова новостью! Тот с ревкомовцами и комбедовцами старается в коммуне - столовку устроили, детей кормят даром, людей подбадривают, а тут на тебе - снова война, беги и догоняй, стреляй и помирай».

.Перед самыми Ратмировичами в вагонной духоте и гаме Роман все-таки уснул.

А в Бобруйске становилось все тревожнее, Военком Прокоп Молокович еле успевал принимать добровольцев из волостей. Приходили в лаптях, с полотняными мешочками молоденькие комсомольцы и вчерашние солдаты в полинявших гимнастерках, в обмотках и шинелях с николаевскими орлами па пуговицах. Надо было разбить всех по ротам, хотя бы кое-как обуть и одеть, необстрелянных - научить держать винтовку, слушаться команд и приказов.

Командиры от темна до темна маршировали с новыми красноармейцами по Березинскому форшитату, учили кодоть штыком мещок с опилками и отиваться пинклапом.

В батальон Соловья дали роту добровольцев. Оп сам ходил на учения с ними. Отощал и высох на солинце, вме глаза посветиели и запали глубже. На закате возвращались в казарму возле белой церкви, что в конце Минской улицы. Колыхались штыки, клубилась под погами цыль, и звенела несия, которую всегда запевал комалдир:

Взвейтесь, соколы, орлами, Полно горе горевать...

Пели с присвистом, с гиканьем, четко печатая по мостовой шаг.

Июльским утром в Бобруйск прибыл агитпоезд «Окляпин. В уездном ревкоме он говорил с коммунистами и комавдирами Краспой Армии о том, что всем советским республикам надо объединиться для борьбы с мировым империализмом, призывал остановить наступление белопольских летионов.

А под вечер красные батальовы двинулись на Шоссейную улацу. У веленого ресторанчика с затейлныей деревянной резьбой над балковом собирались бобруйские литейщики, кожеваники и портные. Более подходищего места, пожалуй, в городе и не было: широкам улица могла вместить огромную толиу, а бывший ресторанчик Зельдовича стодя на пригорке и отовкоду был видел.

На балкон вышли молодой чернявый Ревинский, крестануест перегянутый ремиями, высокий и шпрокоплечий Прокоп Молокович и Борис Найман в веизменной кожане. За ними — невысокий мужчина лет сорока, в клиныше бородки местами пробивалась седина, поблескивали стекла очков. И фигурой и обликом он напоминал сельского учителя или землемера. Толпа сразу же замолчала. К перилам подошки председатель уседпног ревкома.

— Товарищи, — начал Ревинский. — Советская страпа в опасности! Белые банды Колчака и Денякина пытаются зарушить революцию, а мировой капитал вооружил белополяков. Они идут на нас, чтобы отнять землю, фабрыки и заводы, чтобы снова превратить нас в подневольных рабов помещиков и фабрикантов. Допустим ли мы это?

Не позволим! — загудела толпа.

Стоять насмерть!

Затем вперед вышел Михаил Ивапович Калинин. Он заговорил спокойно и тихо. Было слышно каждое его слово. Его спокойствие и уверенность передвавлясь всем. Калинин говорил о разрухе и голоде в республике, о сложном положении на фронтах, но его слова были полны веры в побелу.

— Я не сомпеваюсь, — говорил он, — что при создавпемся тижелом положении на Западном фронте Россия будет защищать вас. Мы вступаем в полосу подлиниюто объединения. Этот союз даст нам возможность одолеть наших врагов и укрепить власть советских социалистических республик. — И закончил: — Всё для фронта, то-

варищи! Все на фронт, и мы победим!

Вверх полетели шапки; как весениий гром прокатилось над толпой дружное «ура». Бойцы 2-го батальона плашмия сложили в интовки в треугольник и крепко зажали их в руках. На импровизированную трибуну вскочил Александо Соловей.

— Товарищи красноармейцы, наш долг перед революцией, перед народом сейчас же идти на фронт и сражаться, не жалея сил и самой жизни. Второй интернациональный караульный батальов к бою готов! На Западный фронт, товарищи! Мы победим!

3a ним поднялся командир 1-го батальона Степан Жинко и доложил о готовности защищать завоевания революции.

Прокоп Молокович не сдержался, пожал локоть Ревинского:

Наши, рудобельские.

После митинга председатель ВЦИКа вместе с Ревинским и Молоковичем направился в Горбацевичскую волость. Михаил Иванович хотел посмотреть, как работают ревкомы и комбеды.

Утром батальон построился на плацу. На каждом скатка, к ремням приторочены гранаты в котельк, из-за голенищ и обмоток торчат луженые и деревянные ложки, за плечами болтаются замызганные солдатские мешки, а у кого и посконняя торба на веревочиках. Солдатский скарб известный: обмылок, иголка с ниткой, запасные портянки да жименя рубленого самосада. Строятся взводы и роты. Грузят на повозки тощие солдатские одеяла и набитые сеном подушки, снаряжают по-

ходную кухню.

Соловей, чисто выбритый, загоревший, подтянутый, перекодит от роты к роте, торонит бойцов, но не суетител. Выланившая армейская фуракка немпого тесловата ему и поэтому сполавет на автылон, открывая светаум оплоску на лбу, френт с большими карманами слегка великоват и колобител под вемнями.

Батальон, на-пра-во! — командует Соловей.

Все повернулись, только один как стоял, так и стоит. Войцы толкают его, шенчут: «Направо, тетеря». А он ни с места — стоит столбом и только моргает белыми, как у попосенна, веснипами.

Соловей мелленно полошел к нему:

Товариіц Парчук, видать, команду не расслышал.
 Полбежали ротный и взводный. Ротный закричал:

Красноармеец Парчук, направо!

Не кричите, — остановил его комбат.

Наконец Парчук отозвался:

— Не могу направо, товарищ комбат, так как есть равутый. Он полнял ногу в разбитом впрызг ботинке. Из-пол за-

пыленной, оторванной головки выглянули грязные голые пальцы.
— Вот. небо говорит — обутый, а земля — босый.

— вот, неоо говорит — соутыи, а земля — сосым. Стоявшие рядом бойцы засмеялись, улыбнулся и Со-

ловей.
— С голыми пятками только драпают, а мы ведь наступать едем.

Именно наступать. Снимай опорки!

Парчук стал на колени и начал распутывать веревочные шнурки.

Нагнулся и комбат. Он ловко стащил сапоги и подал

Парчуку:

— Обувай и не задерживай батальон. Портянки хорошо завертнвай, чтобы мозоли не набил. И шагом марш! Красноармейцы сначала искоса поглядывали, а потом

без команды повернулись и загалдели:
 Живодер, средь бела дня командира разул!

 Товарищ командир, я ведь не того. Мне ваши не надо. Нехай каптенармус расстарается.

Обувай, обувай и топай.

Соловей стоял босой на теплом булыжнике. Парчук не знал, что делать. Он хлопал белесыми ресинцами и молчал.

Быстрее, быстрее! — поторацинвал командир.

 Такой и отца родного разует, — возмущались красноармейцы, — Душу черту заложит, гад печеный.

Парчук еще пробовал отнекиваться и оправдываться, но сапоги все же обул, а свои опорки привязал к скатке. Батальон тронулся со двора на станцию.

Запевалы, на серединуі — скомандовал Соловей.
 Заколыхались штыки, сотни голосов подхватили:

Смело, товарищи, в ногу...

Песня звучала как присяга. Выпрямлялись спины бойпов. палеко-палеко гляпели глаза.

А спереди и с боков, вплоть до самого вокзала, бежали те самые замурзанные хлопчики, что всегда встречали и провожали красноармейские части.

## 3

Над житом, над придорожным ракитняком клубилась густая пыль. Соляще затянуло тонкое белесое марево. Привяли травы, скловились романик и колокольчики, шелестело былье под погами. В пыльном облаке мерцали штыки, раздавался глухой и мерный шаг солдатской колонны.

Только что бойцы оставили тревожно притихший Минск. Казалось, поди поблекли, сжались в оживании веотвратимого страпивого вашествия. Они молча укладывали вали узлы на балагольские длениые дроги, спешили, купа-то екали, а сами толком не знали куда.

Красноармейцы шли навстречу белопольской армии, чтобы преградить ей дорогу, задержать, не пустить даль, два новогрудских об дальонам присоединился борисовский, два новогрудских и минский стредковый полк. Пополиенные, шли они на Прилуим. Приближаясь к ожу, пропотевшие, запыленные бойцы подтягивались и запевали несню. Выходили к воротам пожиллые кресталик; выбетали с выгоревшими, как солома, головками хлоичики; удепившись за мамкины подолы, украдкой поглядывали на шатающее войско певочки.

Привалы устранвали у колодцев. Скрппел колодеовый журавль, бренчали котемки в булькали фляжки. Ком цам подходили молодужи, расспранивали: «Часом, не встречали где моего?» Называли имена и фамилии. Ротние остроловы начивали вубоскаличны

– А мы разве чужие? Выбирай любого!

Только моргни, целый взвод прибежит.

Молодухи стыдливо отворачивались и отмахивались от охальников. Те, что побойчее, огрызались: — Чего поброго, в кобелей хватает, а этим голопузым

батька нужен.
Старые женщины прижимали к груди большие натру-

женные руки, качали головами:
— Когда же это люди навоюются?

Когда же это люди навоюются
 Колотят, колотят друг друга.

 — А, боже милостивый, неужто снова панов пустите? — И выносили кто жбан холодного молока, кто кварту березового сока. кто теплых блинпов.

С середины улицы неслась команда: «Стройся!» Над заборами подымалась ныль, вырастал частокол штыков и колыхался то впево, то вправо.

Сзади гремели двуколки со снаряжением, гулко погромыхивали пароконные фуры и закопченные походные

Батальоны занимали фронт от Прилук до Острошицкого городка. Рыли окопы, на высотках устраивали пулеметные гнезда, а в ярах — блиндажи.

Соловей целыми днями был со своими бойцами. Когда замечал, что иной уже выдохся, безразличным тоном говорил:

- Дай чуточку размяться, чтобы кровь не заставвалась, — брал коротенькую лопатку и так ловко нарезал кирпичики дерна, так заглаживал бруствер, словно всю жизнь только этим и занимался.
  - Ловко у вас получается, товарищ комбат, подзадоривал боец.
- Я, брат, за николаевскую войну землицы перекопал больше, чем ее было у князя Радзивилла... Люблю запах свежей пашни, а приходится окопы рыть.

Часто он помогал и белобровому Парчуку. Тот, моргая ресницами, жаловался:

 Прохода не дают, товарищ командир. За версту кричат: «Не жмут?» Я же не хотел, товарищ... Александр Романович.

— Да пусть смеются, — весело отвечал Соловей, лишь бы мы с тобой были обуты. — И он хлопал по вы-

соким голенишам своих сапог.

Вымотавшись за день, красиоармейцы прямо в одежде спали по амбарам, на чердаках, на сеновалах. Командир каждую ночь отправлялся с бойцами в разведку, проверял дозоры, а на рассвете был уже на потах. Вместе со всеми жлебал на котелна жидсныкий пишенный сучин, собирал в ладонь крошки клейкого овсяного хлеба и сыплал в лот.

Батальон укреплял подступы к городу. Соловей подбадривал бойцов, а сам тосковал и каждый вечер ходил к командиру полка, обрюзгшему и очень уж спокойному

«военспецу».

— Мы же не инвалидная команда, чтобы только землю колупать. За двадцать верст отсюда идут бои, а мы отлеживаемся по сеновалам. Не отдадите приказ, синмемся сами! — настанвал Александр Романович.

Наконец сиялся весь полк и занял позиции между Раковом и Койданавом. В первую же поть у Старого Села вместе с разведчиками Соловей залег в ольшанике. Из озерца выбегала узецькая извилистая криничка. По карте он определял, что это Птичь. И откуда только берегса? Кажется, пригоршией вычерпаешь, а она себе бежит, пробивает дорогу среди ценики кориевищ и глины, протачывает камии, ширится и набирается сил. Вон какая она широкая в Глусске и возле Рудобелки! Вот так и они, начивались с ручейка, а нышче уж цикто не остановит. «Лучие не становись поперек дороги — смоем, чтоб и следа не остановсь!

Росистая листав щекогала шею, пахло скошенной траво конми запахами и звуками. А командир прислушивалок к другим звукам, вглядывалок в темноту, слышая, как стучит сердце, как дишат его разведчики. Только он котел подпяться на высотку, как показалось, что над ней зашелестело жито, глухо застучали копыта, звякнули стремена. Соловей напрятся, припал к земле и увидел, как над житом выросли три темных силуэта, выплыли лошадиные головы. Зашевелились я его бойцы. Ни с места, — шепнул командир.

Всадники осторожно съезжали в низину, топча росное жито. «Нет, это не ночлежники, — окончательно уверился Александр, — за спинами — карабины, на головах —

угластые конфелератки. Их трое, нас пятеро».

Окружив белопольских разведчиков, прасноармейцы рассываниеь цепочкой. Баюкающые взуки ночы оборвал зали. Один жолиер исчез в жите, а лошадь как оцванелят равнулась в домину. Двое притвулись и завертелись на месте. Ощ хватились за карабины, прашпоривалы коней, а те, отлушенные неожиданными выстрелами, вавивались на пыбы.

Стредять ниже! — крикиул Соловей.

— сърганъв пижет — крикију с соловен. Лошарь соста вместе с седоком. Второй солдат вывалялся из седла и попола по житу. Бойцы, раздвигая потижелевшие мокрые колосъя, бежава к польским разведчикам. Подияв руки вверх, молоденький капрал повторял:

Пан. стшелять не тшеба.

 — А чего тебя нечистая пригнала сюда? — И Парчук замахнулся прикладом.

Отставить! — крикнул Соловей. — Лошадей лучше перейми.

Убитого приторочили к седлу, пленным связали руки и повели лугом в село.

С бруствера сполз пробитый навылет Парчук, в узкой траншее стоиали раненые. Над окопами прошелестел опин, затем другой снаряд. Они падали и рвались за селом. Загорелся сарай. Его никто не тушил. Сельчане бежали в лес.

День и ночь гремел бой. Редели красные батальоны. Раненых отправляли в Минск, убитых ночью хоронили у дорог, на сельском погосте и просто в поле. Села переходили из рук в руки по нескольку раз в неделю.

Жгло солице, трескались от жажды губы, глаза опухали от бессонницы. Поле боя оставлял только тот, кого вы-

носили.

Бойцы видели своего командира то за пулеметом, то он вскакивал с гранатой на бруствер, то первый подымался в штыковую атаку.

Отчаянный, — говорили про него. — На той войне

два Егория имел. За эту и четырех мало.

Легионеры наседали и наседали. Откуда только брались они, сытые, одетые как на парад, с пушками, пулеметами, с новенькими карабинами и длинными сверкающими палапами.

— Откуда? Полсвета их кормит и одевает. Придушить нас Антанта хочет. Только мы живучие, — растолковывая красповриейцам Соловей. Он проявлял немало находчивости и хитрости в боях, чтобы сберечь людей, но с каждым днем их становилось все меньше. А тут еще заболел тифом командир полка. Его отвезли в госпиталь. Собрались ротные и батальонные и, долго не рассуждая, избрали командиром Алексапдра Романовича.

Весь июль краспоармёйцы то наступали, то отходим. Уже рыли оконы и могилы на окраинах города. Почернели, пообтренались бойщы и командиры—если не завком, то и не узнаешь, кто из них кто, — изголодались, бобышивали. Залубенелым еерные бинты сдвинулись на

глаза, и не было времени, чтобы их перевязать.

Из Минска уже выехал штаб Западного фронта, за ним вмезжали в Смоленск резличные учреждения и канцелирии, по дорогам на Игумен и на Иуховти и специали беженцы. Ветер гнал по опустевшим улицам города обгоревшую бумагу, мусор и солому. Все чаще и чаще била по Минску зругилерия.

На окраинах горели деревянные домишки. Поднимались столбы черного дыма. Над городом стоял гул, по-

хожий на погребальный плач.

10-й Минский полк, которым командовал Соловей, сдерживал пилсудчиков на Лагойском тракте, дрался возле татарских огородов и постепенно отходил на Козырево. Командир высох и почернел и с каждым днем становился все более решительным и злым.

Запоминайте порогу, — говорил он, — по ней нам

наступать.

А пока что силы были неравными. Нужно было беречь каждого бойца, каждый патрон, чтобы не пустить пилсудчиков дальше, чтобы вернулись к матерям сыновья, мужыя — к желам, отпы — к легям.

Соловей зива, как тяжело терять близких, жален какдого бойца, как родного брата. Он понямал, что Минск им не удержать, по нельзя больше пятиться. Эх, есля бы сюда сотяти две рудобельнее, пушем с игарядов хоть исмного, они показали бы белопольской шляхте, откуда ноги вастух.

Боп шли уже на улпцах. Легнонеры заняли вокзал и вышли на окранцу. Соловей отвел остатки полка в тихую рощици возле Лапич. Полк передал своему земляку и другу Степацу Жинко, а сам втиснулся на какую-то платформу с рельсами и поехал в Осиповичи. Он напеялся пополнить батальов комсомольцами.

Но городок был почти пустой: временами на улице попадались то прихрамнавающая бебия, то комальяющий куда-то дед с седой бородой, из-за ворот выглядывали притажине дети. В военкомате человек с деревликаю вместо ноги затаживая бумата в большой мешок из-под

 Ничем помочь не могу. Кого мог, отправил, ответил он. — Приказано все вывозить в Бобруйск.

На дверях волостного комитета комсомола висел кусок фанеры с размытой чернильной надписью: «Все ушли на фронт».

В полк Соловей возвращался один. Моросил теплый дождик, шелестели поспевшие овсы, а где-то на западе рокотал гром. Прислушался. Нет, не гром. Била артиллепия.

## 4

Жито созрело рано: только налилось и сразу пожелтело, заколыхалось переливчатыми волнами. В незинах потяжелело, согнулось, а на солнцепеке да на песке комосья горчали одиноко, словно маковки. Коммунары от аври пропадали в поле. Вытащили панские жиейки, приладили грабельки к косам и с первой росой укладавали в валки миром посеянное жито. В коммулу встипили навечные напские бетраки. Завести свое хозяйство 
никак не выпадало, не было к чему руки приложить: 
ин кола ни двора, ни ступы ни толкача. А туч все на 
месте: и лошади, и плути, и жиейки остались. Коси да 
свози в вибада — все общее, все напи-

Если была какая пунда, шли в ревком к Максику буусу, и он выдавал из паиских покоев под расписку буфеты, кресла, столы, тарелки в ложки для коммунарской столовой. Обедали все вместе, с детьми и женами. Казалось, собралась одна большая семы, весслая и работящая. В паиских тарелках с позолоченными бережками болталась сваяя затвувь, комками лежала пипенная каша с тыквой, в голубые чашечки повар разливал густое холошное молоко.

- Что это за мерка у тебя? бурчал Терешка. —
   Поп на причастии и то больше дает.
- Может, пан Терешка прикажут подать жареного рябчика, цвибельклопс и шампанское? — в шутку склонялся перед ним бывший панский поваренок.
  - Жри тех клопов сам, а человека накорми, чтобы в брюхе крупина за крупиной не гонялась с дубиной.
     Вот кабы дед так на работу налегал, как возле
  - Вот кабы дед так на работу налегал, как во миски старается, — вставила Параска.
    - А кто под суслоном будет лапти сущить?

Все весело смеялись, а дед топал на свое место, продолжая ворчать.

Затем коммунары вставали во-за стола и шумной гурьбой направлялись в поле. Дети сворачивали перевисла, женщины вязали снопы, Терешка ловко складывал их на воз. Скупнели колеса на полевых дорогах, росли скирды в длинном амбаре, на току гудела конная молотилка и спорым дождем сыпалось теплое зерно. Женщины, повязавишсь до самых глаз платками, убирами солому и отгребали зерно.

В амбар пришел Максим Ус. Он заведовал продовольственным отделом ревкома и целыми днями мотался по бывшим имениям, застенкам, хуторам, реквизируя муку, крупу и сало для Красной Армии. Сам отвозил в Ратмировичи и в Бобруйск, спавал каптенармусам частей, а в ревком приносил кое-как нацарапанные расписки.

 Заскучал без работы Максим. — подтрунивала Параска. - Может, хочешь в привоп впрячься, а то Буланый пристал.

- А не по тебе ли это, влова, он сохнет, что сюда примчался? - силился перекричать молотилку Никита Палута.

Максим только оскалился и полмигнул Параске, сдвинул на затылок армейскую фуражку с темными пятнами пота, насупил густые брови так, что глаза спелались **узенькими** как шелочки.

— Мигом надо провеять и везти в Бобруйск, Красная

Армия бъется с легионерами, а хлеба нет.

— Неужто до Бобруйска доперло это лихо панское? испуганно спросила Параска.

— Бобруйск пока что наш, вот он и просит хлеба.-И Максим протянул Параске бумажку. — Давай, товариш комбед, сполняй приказ ревкома. А вернется предселатель, отлашь ему ату пилульку.

Параска отошла в сторону, кликнула своего Василька, чтобы прочитал. Он мепленно читал приказ ревкома на синей бумаге:

«Коммунистическая партия (большевиков). Рудобельский волостной Комитет, 8 августа 1919 года, Председателю коммуны в имении Рудобелка. Волостной ревком предлагает вам отпустить и доставить в город Бобруйск не позже 10 августа 50 пудов жита, 20 пудов муки, 3 пуда соли для воинских частей Красной Армии.

Основание: отношение Бобруйского отдела обеспечения

от 3 августа 1919 гола.

Председатель ревкома М. Левков, Зав. прод. отпелом М. У с».

Параска постояла с минуту, сняла платок, выбила из него пыль, повязала «бабочкою» и помчалась по дворам. Бабоньки, подсобите трошки повертеть арфу <sup>1</sup>, жи-

во вот так нужно, — просила она каждую встречную.

 Что это оно тебе так приспичило? — спрашивали бабы и, дождавшись Параскиного ответа, семенили к амбару и до полуночи веяли зерно для «бедных солдати-KOR».

<sup>1</sup> Веялка (бел.)

Параска крутила ручку, засыпала аерио в бункер, оттаскивала полище мешки, а из головы не выходил Александр: «Как он там? Жив ли? Поглядеть бы только, и то легче было бы. Может, и ему перепадет ломоть нашего хлеба. Нежай бы хоть вспоминя, подумал. Слово 6 сказал — на край света за шим пошла бы. Но где там! Такой разве скажет? № Она задумывалась и уже не видела ни мешков, ни гору жита, не слышала, как тарахтит веялиа и гудят молотикък.

Ночью мужчины на четырех фурманках повезли

«солдатский паек» в Бобруйск.

Под самым городом шли бон. Грохотали орудия, за Береапной горела села, по улащам веали рашеных красноармейцев. Соловья в городе рудобевьщы уже не нашлы. Говорали, что оп месте с военкомом вывелы кудел-то под смоленск формировать новые части. Возвращаясь домой, ездовые еще долго слышали гуд боя, видели эловеще батровое зарево на небоскопе. Отчаялию гизал пошадей, чтобы оторваться от войны, чтобы не слышать ее грохота, не видеть пламени помаров. Только разве убежишь, когда она катится следом? Неужто докатится и до их леспото краз? Опять поридется браться за выптовки, защищать отвоеванную землю, и так уж густо политую коовью.

Возвратившись домой, возчики рассказали обо всем Максиму Левкову. Тот молча слушал невеселые взовоти и в тот же вечер собрал коммунистов и члепов ревкома, комбедовцев и бывших партизан. Речь его была короткой и простой. Он говорил, что вооруженяные Антантой бап-ды Иплесудского заняли Минск и подошли к Береапне. В бою под Бобруйском сразило старядом нашего земляка, командира батальона Степана Испико. Услышав это, старый Терешка, не синмая шапки, перекрествляся: «Царство ему небеспее».

В небесное царство, дед, ворота широкие, а за зем-

ное еще праться напо. - сказал Максим Ус.

 Все ты меня подсекаешь, как того пескаря. Воевать так воевать, чтоб они в горячке вылн. Чего только этим элыдням надо?

 Чтоб ты опять батраком панским был, — уже посвойски ответил Максим.

 — А энтого они не видали? — И дед сделал выразительный жест. — Кто сладкого попробовал, тому горького и под палкой не вольешь. Нонче и дурак знает, за что ему стоять.

— Так какая ж ваша думка, мужики? — спросил Левков.

 Защищать свои хаты, свою волю и землю! — загудели голоса.

Станем стеной на Птичи — и ни с места!

Левков прижмурил глаза, сказал:

 Кабы так на деле, как на словах получается. Красная Армия не устояла под Минском, может, и Бобруйск уже сдала. Пусть и ненадолго, но сдала. А как с дедовыми пистоиками запившаться?

Вскочил невысокий юркий Тимох Володько:

- У меня от «кооперация» три ведра патронов осталось, ящик пироксилина и полмешка гранат. Винтовки и карабины, считай, у каждого под стрехою торчат. На первое время отобъемся, а там и у панков можно будет разжиться.
- Правду Тимох говорит, поднялся широкоплечий Левон Одинец. Про его силу вся волость знала: медведя кулаком уложит, за телегу ухватится — конь ни с места. Взвалит Левон бревно на сани — вези смело, не осилит — лучше и коня не запрягай. Как все сильные люди, он был всегла поклапистый и спокойный. А тут разошелся: — Да лучше помереть, чем отпавать то, что столько голов отвоевывали. А то, может, опять к Врангелю в батраки наниматься? Он теперь у белых за атамана, а. сохрани бог, приедет - шкуру до костей спустит. Я думаю, товарищи, напо сеголня же полелить всех на отряды. выбрать команлиров, а как только сунутся сюда легионеры, биться по последнего, ни себя, ни их не жалеть. Мы погибнем, так нехай наши лети по-людски живут. Кто за командира будет, спрашиваете? Игнат Жинко и Андрей Путято чем не командиры? А взводными Максима Уса и Тимоха Вололько назначить. По селам развелчиков отправить. Кого? Хоть бы Марыльку Соловьеву. Эту девку черт и в мешке не поймает. Папанят к ролне отправить. нехай принюхиваются. Ежели что такое, сюла передацут. Ну. а Максим Левков всем верховодить будет.
  - Ты, браток Левон, как тот Соломон рассудил. Луч-
- ше и не придумаешь, не удержался Терешка.
   Оно и вправду, Левон все ладно придумал, посветлел лицом и улыбнулся Левков. — Собирайте муж-

чин, командиры. Расходитесь по селам, потолкуйте с

людьми, чтобы каждый свое место знал.

— А бабы что? Калекн? — вскочила Параска. — Разве ж и своим голопузым лиходей? Пиши и меня, Андрей Степанович, — повериулась она к Пучято. — Пока стрелять научусь, кашеварать буду, исподники и рубахи ваши стирать. Может, и в лес податься придется, так и там дармовлом не буду.

Черев неделю в каждом стряде было уже человек по двести. Паритавны запаля Старую Дуброву: слева — дорога за Птичь, справа за две версты от села начинался лес, глухая панская пуща — зеленая крепость, перевитая певдацимым стежками. В ее глубвиу, на глухой остров, заросший осинами, дубняком и лещинником, каждый день пробирались мужчивы из вавода Максима Уса. Оти валили осинник и ельник, кололи его на длиниме плахи. В одной вырубали «ухо», в другой вырозали шили и ставили большие шалаши. Накрывали их дерном, еловыми лап-ками, а то и мхом.

 Вот и фатеры на зиму есть, — любовался работой Максим Ус. — Коли выкурят из Дубровы, отселева будем

лупить по ягомостям.

На остров привезли запас муки, соли, даже котел, вывороченный из панской кухии. О том, что происходит на острове, знали только ревкомовцы и хлопцы из Усова вавола.

Исчезла из Хоромного и Соловьева Марылька. Сказала, что идет за реку, тетку проведать. Тайком переговорил Левков и с паступиками, гонявшими скотину на

прибрежные покосы у Птичи.

— Ежели что такое заметишь, посылай подпаска. Нехай шпарит в ольшаник до наших постов, а мы уж тут сообразим, что делать, — толковал хлопчикам председатель ревкома.

Раза три из Перекалья добиралась малецькая хромоюжка Лина, двохродная сестра Марыльки. Обвещается котомками, положит в них крайох да корочек, посощок в руку и шкандыбает где дорогой, где полем — ни дать ни ваять побирушка уботая. Завернет к Параске, лохмотья сбросит, не девка — лялька: глаза синими искорками горят, волосы лыняйой волюй на плечи спадают. Подвернет искалеченную ножку на лавочке и слово в слово пересказывает, что везела передаты Марылька. — В Косаричах, Хоромдах и в Поречье легиоперы стоит. Немного, человек по двадцать. Офицер у пореченского попа в доме живет, с поповыми под ручку гуляет, а ночью караумы обходят. Объявился ж и Кавик Ермонщкий: говорили, в Хоромцах возле вахмистра отпрается. Все по болоту шинрает да шцет броду на реке, чтобы какмибудь через Загишье сюда поликов привести. Надеются из песу как спет ва голоку свалиться на вас.

Когда приходила Лина, Параска посылала своего старшевького, Всамялья, за длядькой Мякскимо или Левовом. Чаще приходил Одинец и так дотопно все выпытывал, будго допрос снамал: и где у вих посты стоят, ч сколько пулеметов в каждом селе, и как к народу отвосятся?

Утром Лина снова натигивала свое трянье, крест-накрест обвешивалась сумами. Тревожилась Параска, чтобы не скватили ее полеки.

— На ту сторону возле хутора на челне старый Кашпар перевезет, а там не трокут — нищенка, латышка, а вас они почему-то за своих считают. — И Лина, прихрамывая, покивала село.

Партизаны верили девушие и готовились встретить польков у Затишья. Расставили посты, подстерегали па каждой лесной стежке. Типшиа была тревожива. Из-за реки доходяли служи, что в имения и сесла прибывают повые части, по полям гарцуют уланы, рубит на ученьки лозу и квастаются, что вот так же посимымот головы всем срудобельским бандитамы и совободят усадкоў барова Врангеля. Однаю уплывало лего, а они почему-го не торопились выступать на Румобельсу.

Когда отшумел листопад и заморозки прихватили поля и дороги, эскадрон улан вочью занял Затишье, надеясь внезащно ворваться в волость, схватить ревкомовцев и отклыть порогу пехоте.

Только в каждом селе за рекой были партизанские глаза и уши. Отряд Игната Жанко собрадся в кустарнике, возле тилой толкой кававы. Она заросла виром и лопухами, а сверху подервулась тонким ледком. Над канавою провые шаткий мостик из жердей. Только через него и можно было переправиться на Рудобежку. Вамо Тимоха Володько перепле на другой берег, откуда должны были ехать улавы, и залет в ракитиние. Максим Усс своим и холимам сталу по эту сторому кававы. В самом начале мостика они оставили несколько жерлей и на середине раздвинули их так, чтобы ноги лошадей как раз провалялись между нашам, а в конце мостика сбросили настил совсем. Сами цепочкой рассыпались вдоль канавы, укрылись за пожентевшим камышом и кустами. Это они навлывали Сомовьенской засадой.

Нудно mearcream сухня соока, будго сери о сери скрежетала камишпован листва, по небу ветер твая валохмаченные тучи. За инии то пратался, то выглядывая тоненький, холодивый молодой месяц и заливал болого синеватым светом. Вытигивались длинные тени от кустом поблескиваля тонким техным ленком лужи и манава.

По скованной первым морозпем дороге гудко запокали коныта. Из лесу выполала плияная колонна всалников. Месян освещал тускло поблескивающие вороненые стволы карабинов, отполированные стремена, начищенные шпоры, Уланы ехали медленно и осторожно. Как только первые лошади ступили на жердяной настил, из ракитника сверкнуло пламя, типина разорвалась, булто кто-то большой и сильный резко рванул настывшую огромную простыню. Кони бросились вперед, задние отскочили в сторону, полнялись на лыбы, чтобы перепрытнуть канаву, и, проламывая тонкий лелок, со всего маху летели в густую холодиую жижу. Передние проваливались между жердинами на мостике, бились мордами, силясь подняться. Жолнеры хватались за карабины, но вали с тыла, словно ужасный смерч, погнал лошалей к канаве, и они с разгона влетели в леляное болото. Неожиданно с фронта ударил вавол Максима Уса

Жуткий нечеловеческий рев, стоны и крики, казалось, долегают до неба. А молодой месяц выплывал из-за косматых туч и удивленно смотрел, как быются и умирают па земле люди.

В гнилой канаве захлебывались и храпели лошади. Кто-то пытался выполяти из трясины, обламывая сухие стебли камыша. Беспорядочно палили уланы и рудобельны.

Когда все утихло, партизаны перебросили через кацактовились, среавли ремии и вытаскивали из болота скопьякие карабины. От мороза они сверкали, как покрытые тонким стедлом. У самого берега, по грудь в трясине, лежал Казик Ермолицкий. Руки примерзли к рыжей осоке, воротник новельного мундира был залит кровью.

После боя у канавы партизаны воспряли духом. А тут еще из-под Копаткевич пробивался к своим эскадрон красных конников и завернул в Рудобелку.

Наши пришли! Наши пришли! — мчась по улице,

кричали дети.

 — Шапки с пиками, и на седлах все! Ей-же-бог, во-о-от с такими пиками. — И пацаны поднимали над головами пальны.

Бабы, старые и малые высыпали на улицу. Молодухи на загиетках жарили янчницы с большими шкварками и радовались, что снова пришли свои и не пустят теперь сюда паиский сброд.

Командир эскадрона, невысокий, с рябоватым лицом хлопец, сидел в ревкоме, рассказывал, как они пробивалось по вражьим тылам, и диву давался, что здесь нет белополяков.

 Как только сунутся сюда, мы их сразу в православную веру обратим, — похохатывал Максим Ус. —

Крещение в болоте им уже устроили.

— А теперь самый раз по Поречью ударить, — предложил Андрей Путято. — Мне там каждая стежка знакома. Наши отряды зайдут с тыла, а красная конница — с бронта.

Подмогнем, — согласился командир эскадрона.

За ночь старый Капппар через реку с ледяными закраннами у берегов перевез отряд Апрен Путато на правый берег. Партизаны исчезали в прибрежных зарослях, ельниками и роцыми пробирались в лес, подступавний к самому Поречью. Обощли деревню и залегли, Было паскурно и тихо вокруг. Ветер глал колючий промераний несок, свищим бия в лицо, засышал глаза. Притихшая деревни стояла на пригорке, над соломенными крышами торчала беленькая аккуратвая церновная колокольня. Сково оголившиеся присады виднелась жестивая кромли поповского дома. Партизаны запал, что там квартируют офицеры, а соддаты заняли школу и живут по хатам. Надобие их выкурить ва ссла, да так, чтобы своих людей не задеть.

Андрей Путято рассчитал, что на рассвете красная

конница проскочит мост и полойлет к Поречью. Он прислушался.

 — Дялька Терешка, послушай и ты, не иначе — они, Старик слвинул на одно ухо заячий треух и прильнул к борозле.

Эге ж. Андрейка, слыхать.

Отрял, пли! — скоманловал Путято.

Грохими и прокатился зали. То в олном, то в пругом конце села отвечали выстредами. Наверное, очухались часовые. Ло партизан долетали крики, слова команды. вопли раненых. И влруг на дальнем конпе села послышалось протяжное многоголосое «vpal». На пригорке появилась конница, засверкали шашки, захрапели кони. Развевались на ветру крылья островерхих шлемов. Жолнеры выскакивали в расстегнутых мунлирах, без шапок, в одних носках: ошалевшие, перепрыгивали через заборы, прятались в хлевах и за амбарами. Некоторые на неосепланных лошалях рванулись по узкой улице на кладбище в мололой сосияк. У перкви заговорил пулемет и свинповым шлагбаумом перекрыл дорогу на улипу села.

Красноармейны осалили лошалей, спустились в низину и начали окружать Поречье. Партизаны поляли к огородам, крались сквозь кусты, растущие на кочковатой пойме, чтобы с тыла прорваться на улицу и заткнуть огненную пасть пулемета, прикрывавшего отход легионеров. Белополяки, как из дырявого мешка, сыпались с пругого конца деревни и пропадали в сосняке. Наконец дорогу им перерезала красная конница, ливнули свинном кавалерийские карабины, засверкали клинки.

Дед Терешка не поспевал за молодыми. Сдвинув набекрень треух, он выскочил из-за куста крыжовника и за-

метил за стогом желтый мундир.

— Стой, пся крев! — крикнул старик, вскинув винтовку, но из-за угла прогремел выстрел. Терешка вздрогнул, пошатнулся, схватился руками за лицо и медленно стал оселать на грялку с мералыми кочерыжками срубленной капусты.

Его нашли после поля. На жиденькой бородке запеклась кровь, раскрытые глаза глядели в холодное серое

небо.

Разгром партизанами и красной конницей пореченского гарнизона нагнал страху на белополяков. По селам поползли слухи, что из Гомеля прорвался полк Красной Армии и вместе с рудобельскими партизанами освобождает целые волости и города, а с часу на час будет и здесь. Люди ждали освободителей, из деревень по одному, по два исчезали мужчины.

Белопольское комапдование встревожилось: откуда появилась краская конница? Может, ва этой опасной полеской зоны начиется планомерное наступление красных? По тому, что расскавакали бежаницие из Порочья легиоперы, трудно было что-дибо понять: у страха глаза ведики — и дожна долигой жанется.

Полетели тревожные телеграммы в Бобруйск в в Мияск. Ответом на вих были вовые части уланов и пехоты, полевая жандармерия в аргиллеряеты. Они останавливались в Глусске. Заходили в хаты по тря, по пять человек, выгоняли хозяев из горинцы, занимали хозяйские постели, наваливали в углах целые горы амуниции и седел. Все местечко пропахло лошадиным потом и дымом походных куховь.

Сіятые є фровта части отъедались и отсыпались перед походом на Рудобелику. В местечко приезжаля на расписных возках дебелые шляхтянки в длинных шубах с рыжими пысьмих воротинками, в ымосики ботиннах па путовицах и до убращерами мазурки и плопонезы, играли в феатты с поделуями, старались разговаривать «по-польскему», хоти их болговию варшавлие и познанцы повимащи только с питото на десятото на десят

А Иван Мозалевский с сапожным инструментом снова пошел по селам. Теперь он ломал голову, как проскочить в Румобежу, чтобы передать своим, какие свлы стяпули на подступах к партиванскому краю белополяки. На одном из хуторов он встретил Марыльку, Соловьеву сестру.

## Ę

Целый месяц с остатками батальона Александр Соловей маршировая по улицам маленькой Сычевки. Диом праспоармейцы кололи птимками меник с соломой, стреляли по мишеням, а вечером штопали глинастерки и пинели. тусто подбивали полошны гвоздими и нели пес-

ни — латышиские, венгерские, белорусские и польские, С латышами Соловей равтоваривал на языке матери, с белорусами — на отповском, польский малость помния с детства от пляткиоко. Труднее было с венграми. Они хорошо понимали команду, зваян, что делать, когда им что-нябудь поручают, а вот побеседовать, что называется по душам, командир с ними не мог. А как же командовать, когда не внаешь, еме жива боем, что у него на сердпе, от чего грустит или радуется. Соловей часто ездил в Смоленск в штаб Западною фронта и в Упрформ, настаниял, чтобы батальон скорее направляли в бой докальвал, что негьзя в такое воемя отсимиваться в бличенке.

 Не торопитесь, товарищ Соловей, — останавливали его в Управлении формирования. — на ваш век еще вой-

ны хватит, вы себя еще покажете,

 Я ж не клоун, чтоб себя показывать. Я большевик, и совесть мне не позволяет палить по мишеням и сенники штыками потрошить, когда наши люди гибнут.

— Скажу по секрету, — говорил начальник Управления, дысоваетый мужчина с выправкой и манерами бывшего офицера, — мы формируем полк красных коммунаров. Он отправится на борьбу с белолатышами. Именно ваши стрелки и будут осмобождать родкую землю. Командиром полка назначен ваш земляк, Иван Варфоломеевич Царюк. Вот так, Алексапдр Романович. — Начальник прияетливо улыбируися и встал. — Зайдите в штаб фронта и получите прияза о переволе в Смоленск.

Через два дия интернациональный батальон влился в поли красых коммунаров. Всегда подлянутый, Соловей сейчас был настроен особенно по-деловому, работал энертично и увлачение. Подполу занимался с ротимим комаплярами, часто заходил в латышскую роту, расспрашивал, кто откуда родом, подробно беездовал с латтавлыами, определял по карте маршрут на Дивиск, Люции и Режипу, запиславал латышские названия деревень и хуторов. Встречаясь с бойцами, Соловей присматривался, кто как олет и обут.

По темным улицам Смоленска завывала выога, сдувала с приторков сыпучий снег, грохотала жестью крыш, гудсяа в зубцах кремлевской стешь. В такую стужу разутый солдат много не навоюет. Это беспокоило Соловья. Он пришел к командиру полка и доложал, что его батальому необходимо восемырести шесть пар сапог.  Кабы только восемьдесят шесть! — грустно кивнул Царюк. — На полк требуется самое малое пар четыреста.
 А где их взять? Присядь, сейчас завхоз придет. Послушаем, это Мулявка скажет.

Вошел высокий мужчива в короткой шинели, в обмотках и вытертой папахе. Все лицо Мулявки было побито осной, на месте бровей торчало несколько реденьких волосиков. Он выслушал командира полка, помолчал и спокойно ответия:

В Москву ехать нало.

— В москву ехать надо.
 — Там для нас запасли и только тебя и жлут...

Может, и не запасли, а пать папут.

Кто это тебе даст? — начал закипать Царюк.

Товарищ Ленин даст, — ответил Мулявка.

Ты что, с утра заложил?

Я с Владимиром Ильичем два года в ссылке был.
 Знает он меня. Доложат — примет и выслушает, а если выслушает, поможет.

Хм, а ты не сочиняеть? — смягчился Царюк.

 Что здесь сочинять, Иван Варфоломеевич. Кабы знал, где достать, разве ж посмел бы беспоконть Владимира Ильича в такое время?

- Чего же это ты раньше не говорил, что вместе в

ссылке были?

— А чего хвастаться? Так что выписывайте документы, давайте пару человек в помощь. Коли повезет, так разживемся обувкой.

— Кого же тебе лать?

 Есть у меня пробивные хлопцы, — оживился Соловей. — Казначей Степан Герасимович и командир взвода Лукашевич.

— Пришли их сюда, — сказал Царюк. — И сам приходи.

Отправляя ходоков в Москву, командир полка предупреждал:

- Вы же хлопцы, на глаза там особенно не лезьте. Забот у Владимира Ильича по самую колокольно Ивала Великого, и не до сапог ему выпись. Даст хорошо, а нет захватите деньжат, может чем на Сухаревке разживетесь.
  - Денег у меня целый мешок, похвалился Гераси-
  - Гляди, чтобы не отобрали, предупредил Царюк.

— А я их инкогда не стерегу, говарищ командир. Засожу в вагон и бросаю под лавку. Кто-нябудь спросит: «Чего это ты, солдатик, вапаковал?» «Бланки, — говорю, плечи оттинули. Война тянется, а тыловые крысы канцеляюно разволять.

 Ой, хлонче, гляди, чтобы не отыскался кто хитрее тебя. Держитесь товарища Мулявки. Он человек тертый.

Что скажет, выполняйте.

Пославцы в Москву повервулись и вышли из комнаты. За окнами завывал ветер и гнул сухой сыпучий снег. В казарме было холодио и темно, густой иней искристой мохнатой пеленой покрыл степы. Командир полка сидел за столом в белом коэкем полутиўске и в кубанке. За

каждым словом изо рта вылетала струйка пара.

— Белак латышская армия подошла к Освее, вастранет на Дриссу, ваша авдача не только оставовить наступление, но и отбросить белолатышей назал, закрешться в районе Режины. Вашему белальову поручено обойти неприятеля с тыла и нанести первый внезапилы удар. Буряет пробиваться по тылам на Невели, Цприцу и Себеж. Если там не проскочите, держите на Изборск. Полк завыжет бои с фронта, порвет кольцо белаков — и соединямом где-то вот здесь, — Царкок ткнул в голу-бой кружок на карте. Соловей зашел его на слоей трех-верстве и пометци пружком небольщое озеро Резва. — Ваща латышскам рота будет вести разверску куда успешнее, чем кто-инбудь другой. Да и в штабе привыкли, что Соловей на умеет отступать. Пофартит — подобуемся — в бей. Вы верите, что Мулялка что-инбудь достанет?

 Ежели в Москве хоть сотня сапог есть, то раздобулет. Этот человек слов на ветер не бросает. Старый

большевик. Царские тюрьмы и ссылки прошел. Наверняка и с Лениным знаком.

 — Он-то Ленина помнит, а вот помнит ли Ленин его? — засомневался Царюк.

 Да если и не помнит, все равно поможет. Не для себя же человек старается, для фронта! — убеждал команцира Соловей.

Назавтра во дворе казармы Александр увидел отца

и глазам не поверил.

Откула вы, батя? — бросился он к старику.

— Э, брате, долгая песня. Гляжу я это и себе думаю:
 чего здесь столько лоботрясов собралось — морда в мор-

ду, а у нас старики и бабы воюют, да от вас помощи пожилаются.

 Все-таки ж, скажите, как вам удалось столько пройти и через фронт проскользнуть?

Старый Роман хитровато улыбнулся и подмигнул

- Шапкой-невидимкой разжился. Где скоком, где боком, а тде и дурачком прикивулся, где в щелочку прошмытнух, вот и пробляся тебя проведать. Дай, думаю, схожу, погляжу, как тут сыпок сражается. А ты ничего. Все в аккурат. Был бы и нас холошим коматириом.
  - А разве ж у вас нету?

 Почему ж нету? Максим Левков в волости и надо всеми отрядами голова; Андрей Путято, Игнат Жинко за командиров. Даем трошки панам перцу. Однако и ты не лишним был бы.

Роман рассказывал сыну о первых боях с белополянами, о разгроме поречевского гарнязона, о смерти Терешки, о том, как Марылька и Липа помогают партиванам. Только так и не рассказал, как сам дважды переходил

линию фронта и как думает добираться домой.

— А я и не думаю, — ответил Роман. — Может, и мне найдется место в вашем полку. Хоть за кашевара буду.

Три дии уговаривал Александр отпа воавратиться за село. Убеждал, что бои будут затяжные и тликслые, что не в его годы становиться под ружье. Он дал старику мандат с подписью и печатью штаба, чтобы коменданты и командиры частей оказывали Роману Александровичу Соловью всяческое содействие при переходе линии фронта для веления революционной вабогы в тылу воага.

Прощаясь у теплушки, набятой бойцами, направлявшимиса под Орину, отен и сын крепко обявлись. От одцовского кожуха отдавало запахами родной каты, колючая борода напоминла, как в детстве она щекотала лицо, когда Александр завезал к отпу под оделал опогреться. Припоминлись дружья, защищающие сейчае советскую власть в Рудобелие. Всплыли в памяти темпые Параскины глава, явственно послышался голос деда Терешин, и так стало жаль старика, что перехватило горло и тупой болью смалось сеопце.

Александр посадил батьку в галдящую, еле освещенную огарком теплушку, попросия красноармейцев порадеть старику. Шагая по перрону, Соловей услышал знакомые голоса и глухой стук. У квостового вагона красноармеец с винтовкою в руке покрикивал на прохожих:

Проваливай, проваливай, не задерживайся!
 Неужто Степка?! — обрадовался Словей.

Навстречу выпвинулась винтовка.

Проходи направо! — крикнул часовой.

 Чего доброго, еще сдуру и выстрелишь, — спокойно ответил командир.

- Хлонцы, Александр Романович вдесы! - обрадовал-

ся Герасимович.

 Вот это молодцы! — забираясь в вагон, воскликнул Соловей, стал швырять на нлатформу связанные по нескольку пар ботинки и саноги. Они пахли дегтем и кожей, поскомпывали и с гоохотом падали на настил.

Мулявка вытащил из угла три больших свертка, об-

шарил пол, не осталось ли чего.

— Ну, все. Хорошо, что успели.

Только они выскочили из вагона, паровоз произительно свистнул, окутался клубами пара, и поезд медленно покатился по припорошенным снегом рельсам.

 Я побегу за подводой, — сказал Мулявка, — а вы здесь караульте. — И, перепрыгивая через пути, исчез в замети.

Караулить на платформе остались втроем.

 Рассказывай, как это вам удалось? — не терпелось Соловью узнать обо всем.

 Прнехали мы в Москву утром. Город засыпан снегом. Глядь, как на наше счастье, извозчик стоит; подошли, думаем, враз доскачем. А он ни в какую: конь, говорит, отощал, и троих не потянет. Отправились нешком.

— Да я разве у тебя про клячу взвозчичью спрашивал? Ты мне скажи. Ленина видели? — не выпержал

Соловей.

 Видели, видели, товарищ командир, — успокоил Лукашевич. — А Степка другим манером и рассказывать не умеет.

Ежели такой умник, сам рассказывай, — насупил-

ся Герасимович.

— Пришли это мы, значит, до Кремля, — начал Лукашевич, — часовой стоит, документы проверяет. Показываем свои мандаты. Глядел, глядел, потом дернул за какую-то проволоку. Ждем. Приходит разводящий. Товарищ Мулявка так ему просто и начинает: «Доложите, это самое, Владимеру Ильичу, донесения с фронта привез Иван Мулявка и просит принять». Помялся это разводящий, помялся. Может, говорит, кто другой примет?

«Нет, браток, только до товарища Ленина».

 Похвалялся, а и сам извозчичью кобылу оседлал. перебил Лукашевича Степан и уже больше не пал ему рта раскрыть. — Опним словом, товариш команцир, привел нас курсант в огромный дворец, приказал сдать оружие и шинели и повел. Захопим в большую пверь. В комнате тихо-тихо. Женшина нас встретила, на столик газет и журналов положила. Читайте, говорит, а сама — в кабинет. Вышла и попросила обождать немного. Силим. жлем. А поголя из лвери -- шасть и просто к нам илет и улыбается невысокий быстрый человек. Ага. сам товариш Ленин. Я его сразу узнал. Ну. вылитый как в газете. Руку всем полает, а Мулявку нашего за плечи взял «Узнаю, узнаю, — говорит. — Иван... не полсказывайте... Алексеевич. Прошу», — и показывает на кабинет. А мы и не знаем, идти или сидеть. Вот он, — Степан кивнул на Лукашевича, — потянул меня за рукав, мы, дураки, и остались. Лолго не было Мулявки. О чем они там говорили. брехать не булу, не слышали. А как вышел, так аж конопатинки светились от радости. Бумажкой трясет. Потом в дороге рассказывал, как Владимир Ильич узнал о нашем полку, так правла али нет, булто бы говорит товаришу Мулявке: «Раз вы красные коммунары, паем вам еще три штуки красного сукна команлирам на галифе». Вот оно. — Герасимович носком ткиул в общитые погожей тюки.

По снегу, перемешанному с песком, заскрипели сани — Мулявка остановился непопалеку от вокзала.

— мулявка остановился неподалеку от вокзала.
 — Сколько всего зпесь? — поинтересовался Соловей.

В самый раз. Четыреста пар получили.

В метельном декабре 1919 года через Невель и Себеж батальов Соловья пробирался по вражеским тылам. Белолатыши занимали Двисиск, Краславу и Освею. Опи стремились расширить фронт на северо-восток до речки Синей.

Остановить их, отбросить назад и соединиться с основными силами полка должен был интернациональный батальон Алексанира Соловья. Красноармейцы шагали против ветра. Выога завывала и секта колючем песком, специла глаза, толкала в грудь. А бойшы, похожие на снежные столбы, двигались навътречу ветру и врагу. В снежной круговерти вичего не было видис: куда ня глянешь— кружится белый смерч, ломает хрупкие комышины. Батальон вышел к озеру. Зима заковала его толстым слоем льда и завалила глубоким слегом.

Остановилясь в небольшой приозерной деревельке. На изгороди вимовали старые дырявые невода, возле сараев и амбаров лежали перевернутые челны и лодки. По всему было яспо, что адесь живут рыбаки. Сельчане сдержанно и настороженно глядели на солдат.

— Лихо его разберет, где свои, где чужие, — заговорил дед с позеленевшей от самосада бородой. — Тут латыши и там латыши. Колотят друг друга. А за что, кабы спросить, и сами не ведают.

 Не, дед, — возражал комиссар Ясюнас. — Знаем, за что. Мы за латышский народ воюем, за его свободу, а те — за панскую власть, за то, чтобы нас снова запрячь в яюмо да и погонять еще.

Вечером комиссар натянул на себя домотканую свитку, обул ланти с суконками, подшоясался веревкой, заткнул за пояс топорик для виду, будго отдушины прорубать на озере, и подался на ту сторону. Он вырос в Латгалии, знал эти места, умол хорошю разгожаривать по-латышски и по-белорусски, потому и попросился в разведку.

Соловей до рассвета ждал своего комиссара. Боязно было за Ясюпаса и гревожно от немой невавестности. А заваруха мела уже вторые сутки. Страшно даже высунуться из теплой хаты. И все же комадир поднял батальон и повел на гу стоюцу озера.

Не доствили и середниы, как ветер донес шорохи, гуд и обрывки выкриков, похожих не то на ругань, не то на команду. Ватальоп Соловья длинной ценью залет в мятком снегу, забивавшемся за воротник, в рукава, в ботинки. Снет тала под оцеждой в холодными струйками пола по телу. И все-таки за сугробами лежать было уютней, чем на откъмтом месте.

В замети уже отчетливо можно было расслышать голоса и ощутить какую-то неуловимую суетию. Что-то поиближалось, хоть в снежном шквале нельзя было увидеть ни зги. Надо было притаиться, замереть, чтобы не услышал враг.

Как только в поредевшей пелене метели полвились еле различимые фигуры белолатышских солдат, примо в лоб им сверкнула молныя плотного ружейлого отня. Убитые падали в снег, будго проваливались в бездиу, живые рванулись назад, увязан в высоких сутробях и суметь.

Батальон с криком «ура» бросился следом. Эхо стрельбы с озера докатилось до Освеи. Остатки белого гарнизо-

на, бросая все, отступали на Краславку.

Измученные краспоармейцы остановились в небольпомы мении. Надо было отдохнуть и осмотреться, чтобы не очучиться в западак. Неприятель откатился за перелески и кустарияковые рощи. Ваводные расставляли боевое охранение, разводили посты.

К бойцам подошей высокий худой мужчина в лохмотьях, разбитых лангиях. Он глидел чистыми, по-детски повиными глазами. Стащил с лысой головы шанку, вачал что-то мычать, показывать рукой, по-католически креститься всей дадовью и куда-то звать. Немой был настойчивым. Он укватил вводного за рукав и потащил к костелу. За ними попши неколько краеноврмейцев, Петкий беленький костел стоял на пригорке, вокруг него росли старые липы. У костельной стены бойщы ваткнулись на ужасную картину. На снегу стоял голый, будго стекляяный, человек. На спине глубокой раной запеклась и заледенела изгиковечвая зведа. Один глаз был выбит и вытек, на месте его запекся кровавый комок, второй мутно глядел с глубокой тоской упреком.

— Это же наш комиссар Ясювас! — в пемой типшию акцул взводный. Бойцы обважили головы и стояли словно окаменевшие. Такого они еще инкогда не видали: исполосованного штыками, комиссара нагишом выволокия на мороз и обливали водой, пока он не застыл. Вот и стоят, как монумент мужеству, как обвинение озверевшим цалачам...

Когда на пригорке у костела хоронили Ясюваса, оргинстрассказал Соловью, как покойного, одетого в всинку и ланти, задержали за околицей белые солдаты, допросили и хотели отпустить, во наскочил офицер и потащил человека в лантих в управу. Там кто-то узналего. Говорили, тот нуда знаком был с ним еще до войны, чуть ли не училысь вместе. Начался лопрос.  И так вот он кончился, — тоскливо выдохнул органист.

На сыпучне комья мерзлой земли взобрался командир батальона и заговорил по-латышски:

- Война плет давно, но такое вверство мы вядим впервые. Темные люди скажут: латыши латыша вамордовали. Ложь! Это вверы замучили доброго, чуткого человека, который желал свобля и счаства своей земно родному латышскому народу. Мы должим не голько отомстить за смерть товарища Ясоваса. Освободить города и села Латыни от наймитов капитала, от бавдитов и насильников наш революцюнный долг. Покланемся же исполнить его. закогчали Соловей свое слово.
- И в ответ грянули голоса латышей, белорусов, венгров, поляков:
  - Клянемся!
  - Клянемся! полхватило эхо.

...На рассвете батальон выступил, рассчитывая прорвать оборону противника, соединиться с основными силами полка и освободить от белой армин Режицу.

За ночь метель улеглась. Потянуло густым теплым ветром. Снег набряк сыростью, раскисали ботинки, стыли ноги: дрожь пробирала до мозга костей.

Теперь Соловей высылал разведку небольшими группами, они прикрывали и поддерживали друг друга.

Версты за две от леса проходила линии вражеской оброны. Она замыжала кольцо, в котором очутился полк красных коммунаров. Это выясиил Соловей, когда вернулась разведка. Обстоятельства и задачи менялись. Выход был в одном: внезапию и стремительно таковать белых. Поднять панику, разорвать кольцо и вместе с полком уже не пробиваться из окружения, а наступать, громить белолатышей по всему фронту.

Занятая врагом деревни стояла за невысоким пригорком в укрытой то ветров долине. Отсюда и намеревался командир начинать прорыв. Бельмо-бело было вокруг, стояла типина, сеялся легкий искристый снежок, припорашивая шашки и плечи. Батальон пританлся в лесу. Разжитать костры было запрещено. А мороз пронизывал насквозь, люто прихватывал застывшие в намокших за день ботинках ноги.

На закате похолодало еще сильней. Ботинки и сапоги гремели, словно каменные, и покрывались мохнатым ворсом инея. Красноармейцы топали все живей и живей, клопали по синнам руками, хукали в дырявые рукавицы. Казалось, заледеневшие словые лапы, мерцающие спежинии и даже высокие кологие ввееды— все процизывает острым холодом исхудавшие солдатские спины.

В полночь Соловей с латышской коммунистической ротой двинулся на село, занятое белыми. Остальные две

роты вышли на фланги.

В окна сонных хат полетели гранаты, раскалывали ночную тишину винтовочные залпы, густо татакали пулеметы. В селе вспыхнула паника.

Белолатыши решили, что именно здесь прорывается окруженный полк, оставили окопы, чтобы закрыть образовающуюся брешь, но в поле их отсек шквал пулеменного огия — били обе роты, выдвинутые Соловьем на фланги.

К утру вражеское комлю было разорвано. Образовался коридор до ияти верст по фронту. Внезанный удар с тыла так обескуражыл белых, что им поквазлось — на прорыв идет целая дивизия. В бой вступили передовые части коруженного полка красных комумаров.

А из вражеского окружения выходили обозы, раненые, тифозные и обмороженные красноармейцы. Обмороженных было много. Их отправляли в Идрицу и Себеж.

Отход прикрывал батальон Соловья.

Последним на окружения пробивался заиндевелый и грохочущий бронепоевд. На крутом подъеме сошла с рельсов платформа. Бойцы интернационального батальова столкнули ее под откос, втиснулись кто куда и на броне-поеаде вырвались из эрмеского кольств.

После гнилых дней оттепели и морозной штурмовой ночи из полка выбыло триста шестьдесят обмороженных бойцов, многих свалил сыпняк, раненых развезли по тыловым госпиталям.

Остатки полка красных коммунаров слились с 476-м полком 53-й дивизии.

## 6

После рождества залютовали морозы, аж постреливало по углам. Перед заходом соляца небо наливалось кумачом, свежинки мелькали розовыми, синими, зелеными отоньками, а над лесом подымался радужный столб.

 Это знаменье божье! К несчастью, к мукам, к слезам! — испуганно крестились бабы.

Тревожно в эти дни было и в ревкоме. Не столб радиний в лебе тревожил Максима Ленкова: Марылыка передала, что идет на вих большая сила, с копвиней и пушками. Из Парич тоже сообщили: «От Мозыря настунают легуюрим, берентичесь».

А как тут уберечься от пушек и пулеметов? Только и сдаваться — не выход. Белополяки дождались, когда Птичь сковало толстым льдом, надежной стала дорога по болотам и озерам, а на спету различить даже сорочий след. Вот и подтяпули силы, чтобы придушить большевистехию вапость.

Ревком тенерь походял на боевой штаб. Всем верховодил Максим Левков. Отряд Игната Жинко разместился педалеко от Игняч, взяод Тимоха Володько завлял Карпиловку и Дуброву, Максим Ус с хлоппами — Ковали и Лавстики. Хоропо, что в каждом взводо было по пулемету, по цинке патронов, а у каждого партизана — винтовка или карабии, а за поском по паве гованат.

В отряды пришли старики и подростки, за оружие взялись все коммунисты. Параска привела в ревком четырех

 Дай, председатель, бабам хоть по какому обрезу, абы стрелял.

У самой за плечами висел новенький карабин. Кожушок Параска подпоясала широким ремнем с двумя подсумками.

— Не баламуть баб, Параска, — унимал ее Левков, нехай куделю свою сучат. Не бабые ето дело воевать Тебе, конечно, сидеть дома вияка нельзя. Хоть на день ворвутся поляки — несдобровать. Шляхетскую и панскую емплю делила? Делила. Коммуной заправляла? Заправляла. Так что, попятно, поберегись. А вы, молодухи, шпарьте до дому, там вапи голопузые уже, не иначе, ревут.

Параска осталась охранять ревком. В зале она отогрелась у теплой грубки, япогда выходила на крыльцо, слышала, как хлопает залубеневший на морозе флаг, и снова вспоминала Александра. Где-то он теперь? Живой ли? Коли уж так невмоготу, так пусть бы дома возевал. Теперь все вююют, в любом застенке, в каждом уголке. А его гдето посит по белу свету. Здесь хоть бы на глазах был.. Вот присушил! Ни днем ни ночью из головы не выходит...

С рассвета поднялся морозимі туман. Утро было синее, и снег квазался симим. Звонко, словно коростель кричал, скрипели колодезиме журавли и полозья. Вдруг, как гром среди ясного неба, рассветную тапилиу разорвал гулкай орудийный выстрел и покатился над заиндевельми лесами и тяхим заспеженным полем. Что-то громых куло так, что задрожала земял. Тактог еще Параска не слыхала. Опа трижды выстрелила вверх, по ее сигнала уже някто не слышал — шел бой на опушке у Птячи, заливались пулеметы воэле Смыкович и Лесков, по Дуброве была аргикарски. Началось!

Казалось, гремит и вздрагивает вся земля, вспыхивает сухим зеленоватым огнем. Параска подтащила к крылечку тяжелую лестницу, стремглав вскарабкалась по ней и стала отрывать древко с флагом. Гвозди заржавели и не поддавались. Она раскачивала древко из стороны в сторону. Наконец с писком, булто плача, гвозли выдезли из намерзших досок. Параска сняда с превка жесткое полотнище, сложила его и спрятала под кожущок, заперда дверь волости и берегом Неретовки помчалась в Карпиловку. Там залег взвод Тимоха Володько. Почему-то стало нестерпимо светло. Параска обернулась и чуть не упала. Слева и справа раскачивались и рвались огненные столбы с черными космами дыма. Пылали Луброва и Ковали. Ширился и плыл нескончаемый произительный гул, его заглушали взрывы снарядов и винтовочная пальба. А над лесом подымалось огромное красное солнце, в бездонном небе плыли и таяли невесомые тучки, на ветвях сверкал густой иней, он пугливо сыпался после каждого выстрела. Параска чуть не выскочила под партизанские пули.

 Назад! Куда тебя гонит?! — орал невысокий ростом, но голосистый Володько.

Параска упала, стацила с плеча карабин и, не гляди, выстрелила. Приклад упруго отдал в плечо, сердце стучало так сильно, что казалось, от его ударов дрожат руки и все тело. По першавому спету Параска отползан завад, блике к партизанской цепи. Трудно было разобрать, где стрелнот свои, а где — легионеры. Артиллерии била откуда-то из Завалён и только по Дуброве. Не иваче, кто-то донее, где стоят партизаны, потому и садят снаряд за спарядом...

С ветряка, стоявшего на ковалевском поле, строчан польский пулемет. В цистой моразной сниеве, словно светки, горят хаты в Дуброве, Лавстыках, Ковалях. Партиваны отходят к лесу, однако не бетут, хота силы и неравные, хота корчатся и умирают на свегу товарищи, пробитые панскими пулями. Не встал, не шевельнулся Моисей Рогович, распластался на твердом пасте Виктор Вотчиц, ткпулся лицом в небольшой сугроб Василь Звонкович.

Наверное, десяток легнонеров скоскл Гриша Маковецна, чтобы швырнуть гранату, и броскл всетаки, по сразу же схватился за живот, перегаулся, будто падлюменный ветром, завертелся на месте. Его распрямила втоова пуля, и од свалился как полкошенных ра-

Впервые на Первекиных глазах помирали один за друсто, в один миг, нету ни Василя, ни Виктора, ни Рыгора. Слезы дуппили ее. Параска стреляла в отчанни и отползала со взволом на Рупню. Там нелалеко и дес.

Слышна была пальба в Старой и Новой Дубровах.

Это отбивался взвод Максима Уса.
— Отхолить на Шкаву! — приказал команлир.

А по улипе уже бежали легионеры. Они то появлялись, то исчезали в клубах дима. Ровно, как свечи, в тишие моровного дня догорали соложенные крыши, соедали почерневшие стены подожженных хат, как оголенные ребра, торчали черные строилка. Они подламывались, клонились набок, оседали и падали. Никто не гасал пожара, никто ничего не вымосил, ничего не спасал. Люди притаились в погребах, убежали в лес, попрятались в стогах сена.

Вокруг шла стрельба. Легионеры швыряли на пожарища гранаты. Они рвались со страшным грохотом, раз-

брасывая в разные стороны горящие головешки.

Высокий плотный Максим Ус прижался к стене сарав и без промака бил из вывтовки по коливрам. Его взвод пробивался в сосняк, росший неподалеку от села. Максим, ваверное, хогел, прикрывая отход хлопцев, подпустить легионеров ближе и шарахичуть в них гранатой, а самому прошмытнуть в кустариих, а там и до леса рукой подать. Но плисудчики заметили Максима и сосредогочили на нем отонь. Пули свистели и глухо шлепали в почернеений сруб сарал.

— А выкуси! — кричал Максим и стрелял, стрелял, в побежали по руке и подмышку. Он теснее прижался к углу, прицелился, спустал курок, только неожиданно гграшная боль равнула по ребрам, завихрился снег и плами над хатами, в глазах поплыли белме, розовые, синые круги. А Максим, последним усиляем воли опершись о стену, еще стрелял, только не видел куда.

Белополяки стали окружать командира. Он уже не отстредивался, по все-таки столя. Под ногами длямпась лужа крови. Осторожно подкрадывались дегнонеры. Им хотелось скватить партивана хоти бы раненого. Когда его окружили и поручик крикцул: «Ранки до гуры!»— Максим Ус даже не вадропул. Он так и столя, присло-инащись плечом к степе. Сапоги примерали, винтовка сванилась вс сист.

Легионеры впервые увидели человека, который погиб стоя.

А отряды короткими перебежками пробивались к лесу. Люди проваливались в глубокий спет, от холода и усталости деревенели руки, еле шевелились стянутые морозом губы. Но партизаны стреляли и ползли, ползли и стреляли. Спет порозовен от сполохов далеких и близких пожаров, небо было в багровых попланились.

У рудиниского кладбища заговорял пулемет. По нему ударяля дружным и метким залиом, и оп захлебнулся. Хлопцы на вавода Володько с двух сторон подползли к кладбицу. Пулеметчик копчался, храпеле, суча ногами по спету. Притибаясь за кустами, улепетывали трое легионеров. Партизави бросались было секапуть по ним из пулемета, а он, как на то лико, застыл. Не оставлять же его четут лысому. Ухавтали и погапидия за собът

В лес входили, когда смеркалось. Было видио, как в Карпиловке, Дуброве и Смыковичах догорают хаты и амбары. Ни крики, ни гул пожара не долегали сюда. Только шумели припорошенные снегом сосиы, отряхивая с ветвей густую заметь. По лесу перекликались партизаны:

- Амельян, где ты?
- Карп, живой?Карпиловские, ко мне!
- Командиры собирали своих партизан. В каждом взводе кого-то недосчитывались. Не верилось, что погиб Максим Ус. что остались лежать на снегу молодые товариши.

А еще утром они смеялись, угощали друг друга табачком,

бегали, стреляли, ползли по полю.

Измученные, голодные партизаны жались спинами к стволам сосен и молча отдыхали. У каждого дома остались свои. Что с. ними? Может, головешки догорают на усадьбе, а старикам, жинке, детям негде обогреться...

На пенек взобрался Максим Левков. На нем был порванный кожушок, большая овечья шапка и старые подшитые валенки. Из-за ремня торчали наган и две грана-

ты. К председателю стали подходить партизаны.

— Товарищи, тихо начал он, — сегодня осиротели мы, многих потервли. Легионеры жгут наши хаты, мордуют ваших блязких. Мы не устояли неред пушками и пулеметами, но и не сдались. Будем копить силы, чтобы не смотив паны у нас долго засиживаться. За товарищей мстить будем, семы свои вызволим из легионерских лап. В пуще есть у нас несколько шалашей, но в такую холодяну там не усидины. Может, весной они нам и пригодятся, а сейчас двинемся в Грабье, оклемаемся маленько, подумаем, что далые делать.

 — А чего там думать? Одна у нас работа, — выкрикнул молоденький высокий Амельян Падута, — драться за

советскую власть.

К Левкову протиснулась Параска. Она из-за пазухи достала сверток в белом платочке и протянула Максиму:

— На, председатель, припрячь, Может, скоро и пона-

добится.

Левков развязал платок. В его заскорузлых ладонях пламенело полотнище ревкомовского стяга. Он развернул его и поднял над головой.

По темному лесу, продираясь сквозь заросли, через заметенные снегом выворотни, проваливаясь в сугробы,

шли партизаны искать себе пристанище.

В селах голосили женщины по убитым сыновьям и мужкям, по братьям и любимым. Плакали грязные и оборванные погорельцы, набиваясь в хату к родне или соседям.

А под вечер пошли по дворам «канарейки». Так сразу прозвали полевую жандармерию с желтыми околышами на комфедератках. Уши белополики прикрывали бархатными наушниками, в карманах таскали маленькие металлические грелки с тлеющими внутри угольями. От них всегда пахло паленой шерствю. «Канарейки» не заходили лишь бы куда, а заворачивали только в те хаты, на которые кто-то показывал. Иначе откуда же им знать, где кто живет, сколько у кого сыновей и где они сейчас.

Наводила жандармов застенковая шляхта. А те врывались в хату, волокли с печи старого деда или бабу,

свистела илеть, слышались крики и стоны.

Особенно дютовал конопатый, с заплывшей мордой Зигмунд Смальц. Он не щадил ни ока ни бока, так хлестал шомполом, что аж кровь брызгала.

Человек сорок избитых мужчин и баб согвали к волости. Они утрюм одожиданись, что ни скажут, куда погонат дальше. Вокруг стояли солдаты с карабинами. На крыльцо вышел кургузый коменданг, лапо у лего было со свекольным отливом. Он даже не взглянул на стоявших перед нам людей.

 Ежели ваши галганы не пшыдуць до гмины и не жуцать зброю, их ойцы и матки бондуть растшеляны 1.
 За сивной коменданта стоял широкоплечий, с рыжими

од сывном коленданта ском шкрокоплечия, с рыживи усами, в крытой фабричным сукном шубе шляхтич из Хоромного — Фэлик Гатальский. Он моргал желтыми глазами и скалил прокуренные зубы.

Вам понятно, что сказал пан комендант?

Толпа молчала. Кто-то невидимый ответил отчетливо и громко:

Понятно, иуда, что по тебе веревка илачет.

 Молчать, пся крев! — взвился Гатальский, новоиспеченный войт гмины<sup>2</sup>.

— Как же мы скажем сынам, чтобы бросали оружию, коли нас арестовали? Ты отпусти, так сходим и скажем, высчичлея внеред Андрей Падуга.

 Пошукай дурнейшего, чем ты сам, — может, он и отпустит. А твоим бандюкам передадут и без тебя! — огрызычися новый войт.

К вечеру заложников отправили в Бобруйск и посадили в кремость. Только Смальц не унимался. Он носился по селам, вынюхивал большевиков и партизан.

В Гати Смальц обнаружил жену Левона Одинца Ульяну. Его поразила красота сельской молодицы. В ее боль-

<sup>2</sup> Административная должность (бел.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Если ваши разбойники не придут в комендатуру и не сдадут оружие, их родители будут расстреляны (польск.).

ших черных глазах дрожали огоньки ненависти, а смуглое лицо было спокойным и гордым. Это еще больше разъярило панского палача. Сначала он вежливо и ласково расспращивал, где комиссар.

Тиф скрутил, в больницу отвезли, — спокойно от-

ветила Ульяна.

— Брешень, сука! — вскочил Смалы, — Он вчера адесь был! — И со всей силы потянул плетью. Тонкий конец, как эмея, обвился вокруг шел. Смальц реако рванул плеть на себя — на шее налился кровавый рубец. — Ну! — рявкиру жендары.

Ульяна молча, с глубокой ненавистью смотрела на него, а когда он снова взмахнул плетью, плюнула в разо-

превшее от спирта и искаженное злобой лицо.

Жандарм осатанел. С каким-то ввериным рыком он сек несчастную женщину. Мать Ульяны на коленях подподала к Смяльиу.

— А смилуйся, паночек! Коли крови хочешь, так меня, старую, прибей, а ее не надо. С дитем она. — И ухватилась руками за плеть. Смальц носком начищенного сапога наогмашь двинул ей в грудь. Старуха упала.

Босую Ульяну он выволок во двор, свалил в снег, бил ногами в живот и грудь, пока несчастная не истекла кровью и не впала в беспамятство.

Смальц вытер снегом окровавленную плеть и забрызганные кровью руки, смачно сплюнул и пошел со лвора.

На четвертый день Ульяна пришла в себя, попросила пить и чуть слышно прошентала разбитыми губами: «Спасайте Левона!» К вечеру она скончалась.

А Левона в тифозной горячке вез в Смыковичи его дидъка Петро. Нацевляст там нак-нибуль перепратать, а может, и переправить к своим в Гомель. Петро старался ехать не выбярая дороги, напрамик, подальше от битым шилков. Если кто встречался и спрациявал, отвечал: «Роженицу до бабки везу» или «Старуха занедужила, еду фершала шукатъ».

Укрытый с головою рядном, Левон молчал. Порой слышно было, как бъет его лихорадка, как он скрипит зубами. Дядька бережно укрывал больного сеном, поправлял рядно и ехал дальше.

За Карпиловкой, на косогоре, навстречу выскочили четыре улана. Следом за ними на своем гнедом рысаке трусил пысной Фэлька Гатальский.

 Стой, откуда едешь, старый? — остановил дядьку Петра улан.

Петро стянул шапку, поклонился:

 Старуху везу до шептухи, паночек. Боюсь, кабы на возе не отдала богу душу.

А ты покажи свою старую, — приказал он.

 Ото ж колотит ее сильно. Смилуйся, паночек, не трогай! — заныл Петро.

Фэлька подъехал к саням, перегнулся в седле и кнутовищем приподнял рядно.

— А, пся крев...— И он наотмашь огрел старика по спине. — Панове, то есть комисаж, большевик! — аж за-

хлебывался Гатальский. Фурманку с больным Левоном Одинцом завернули назад. Почти час продержали на морозе у гмины. Потом два конных конвоира погнали на Глусский шлях.

Мороз неистовствовал: трещали в лесу сучья, дорога скрипела как немазаная телега. Занидевевшая кобыленка выдыхала столбы тустого пара и еле трусила. Конвойных в седлах здорово довимал холод. Они подгоняли Петрову лошадь ударами плетей, но у той запалу хватало только на весколько саженей, она снова, как в полусие, переваливалась с боку на бок.

В поле мороз принекал особенво люто. У старого Петруся заиндевели усы и борода, руки, как граблы, еле удерживали вожин. Он прислушивался, дышит ли Левон, и мысленно уже распрощался с изих: если сразу не пристрелят, то заморят голодом и холодом.

В такую стужу и у здорового еле душа в теле, а этот чуть дышит.

В Глусск првехаля ночью. Тыфозного поболдись пускать в гмину и настеручнов при волости. Опять долго держали во дворе, а потом вышел высокий как жердили полициант, посветил карманным фонаримо, открым дверь длинной пустой конюшни и приказал «комиссара» положить тула.

Это как же живого человека в такой мороз? — аж задрожал Петрусь.

Мильч, мильч, пся маты! — закричал полициант.

Старик выгреб из кошевки сено, расстелил его в углу, вздрагивая от глухих рыданий, помог племяннику дойти

і Полицейский участок (польск.).

до этого смертного ложа, прикрыл рядном, перекрестил, как покойника. и. глотая слезы, тихо сказал:

Прошай, Левонка.

Заскрипели большие двери, лязгнул и заскрежетал засов. Петрусь вскочил в пустые сани, стеганул вожжами заинпевелую лошаль.

Наутро, когда совсем рассвело, начальник жандармерии приказал вывезти и закопать большевика, чтобы, случаем, не разнеслась зараза.

Через несколько минут пришел тот самый длинный полициант и доложил:

Он живой. Пить просит.

 Ишь ты, живой? — аж привстал начальник. — Подождем до вечера.

И вечером Левон был жив. Не умер и на завтра, и на третий день. Только распухли и почернели на руках пальцы, а ногами он уже не мог пошевелить.

В жандармерин только и разговору было про живучего рудобельского комиссара, ходили поглазеть на вето-Левон тихо стовал и бредил в горячке, звал Ульяну, просил дядьку Петра поговять живей. Когда скринели двери, он умодкал и только твхости лить.

На третий день в коппошию зашел сам начальник. Оп прикавал поцвять рядко. Полициват кнутовищем сцвинул его с Левопа. Почерневшие пальцы не двигались. Но комиссар все-таки мил. Это ошеломило начальника. Трое суток на таком морозе не противул бы и здоровый человек, а этот подвиться не может, а живет. И начальник приказал сейчас же отвести арестованного в Бобруйск и сдать в больницу: «Просто для витереса, для опыта. Что за лошадиное здоровье!»

Полицианты здесь же, у волости, подкватили фурманку, подотвали ее к коюшине, зваяльны Левови на сани и повезли. Обмороженные руки и воги дергали, жгли, ныли, как свежие равны Левон кусал губы и молчал, ожидам конда — единственного набавления от лечесловческих мучений. На морозе жар спадал, и он думал про Ульяву, где ова, что с ней? Хотя бы ее не троиуль. Вепоминал товарицей: как там завершился бой, кто уцелел, а кто землю парит? Слишал только, как гремели орудия, гудели пожары в селах, знал, что партизаны отступили в лес. А что падъще? 4 Л дальше, — думал Левон, — околею в эту стужу от сминяка, голода и холода, вывернут из саней в канаву, как падаль, вот и все». На смену отчалнию приходила надежда: «Не может быть, тобы все. Надо продержаться хотя бы до Бобруйска. Может, из больницы удастся связаться с тодарищами. Там же наверняка кто-то остался в подполье. Только б выдержать...»

И Левон напрягал последние силы, ровнее дыпиал, прислущивался, как стучит серцце, как долго и нудно ввенит в ушах. Он то провадивался в мерцающий мрак, будго на длю бездочной реки, то снова выплывая, сыпшал, как стринят полозья и позванивают подковы по настылому спету.

До Бобруйска он все же продержался. В больницу приехали ночью. Попытался встать, но так и шмякнулся навяничь — ноги были как чуюбаны.

Санитары внесли Левона в коридор, хотели стянуть сапоги, но они примерали к ступням. Руки в тепло запликсь, будго тысячи иголок загнали шод нотти. Коняовры позвали доктора, что-то ему говоряли, писали какую-то бумагу и, грохоча сапотами, вышли вз больници.

Как только закрылись двери, невысокий подвижной доктор моментально очутился возле больного. Над Левоном наклонилось молодое лицо с жидевькой бородкой, сквозь толстые стеклышки очков удивленно глядели большие темные глаза.

— Откуда? Фамилия? Имя? По батюшке?

Левон еле слышно отвечал.

Значит, из Рудобелки? — переспросил Морзон. —
 Придется спасать, Левон Ефимович, — утешал доктор.
 Морзона знали не только в Бобруйске. Молодому хи-

Морзопа знали не только в Бобруйске. Мозодому хирурту верили, на него наделянсь в каждой волости, в каждом селе уезда. «Коли доктор Морзон не справится, то и боме не поможет, — говоркан в даленки и баняких селах. — Очень уж свойский человек. Видать, не панского пола».

Владимир Осипович всю ночь не отходил от Одинца. Больному ставили банки, обкладывали грелками, полил горячим молком, растирали тело и делали уколы. Почерневшие руки нестериимо болели, нога горела огнем и колола тыслчами иголок. Доктор качал головой и эло бурчал какие-то неполитыме слова:

Вандалы, гунны, узурпаторы! Что они с человеком

сделали! А ведь Геркулес был. — Потом повернулся к Левону: — Мне приказано вылечить вас. Вылечить и отдать жандармерии. Оплети горшок и отдай лураку разбить.

От горячки и сильной боли Левон не все слышал и не все понимал из того, что говорил доктор. Он уже поверил в его доброту и справедливую силу.

- Только придется оперировать, может, даже отнять ногу. Вы согласны?
- Хоть зарежьте, лишь бы не мучиться, процедил Левон.

На другой день понесли Одинца на операцию. Нога и пальцы были синие, как переспевшие сливы.

Ампутировать.

Доктор и его ассистенты поражались выносливости и терпению этого человека. Чтобы не началась гапгрена, пришлось отнять левую ногу чуть пониже колена, ампутировать пальцы на другой ноге и на обеих руках.

 На селе это уже не работник, однако жить будет, сочувствовал и вместе с тем радовадся Морзон.

Когда Одинец немного отошел, к нему на койку подсел поктор:

— Ну. как себя чувствуем?

Полегчало трошки. — кивнул Левон.

- Да и вы полегчали, пришлось слегка укоротить вас. Что танцевать будете, не обещаю, а на костылях нынче многие ходят. Вы молодец, Левон Ефимович: такое не всякий металл выдержит.
- А рудобельский большевик вынес. Теперь таиться нечего — продал, сука, шляхетская. Так что вы, доктор, возле меня не сильно хлопочите. Все равно крышка.
- Не городите околесицу, товарищ Одинец! взорвался доктор и выскочил из палаты.

Одно слово «товарищ», а как оно обрадовало Левона, как захотелось верить в спасение, падеяться на этого маленького юркого доктора!

Одинец гогда еще не знал, что в 1917 гогу доктор Морзон работал в Земском союзе вместе с Миханлом Васильевичем Фрунзе. Затем переехал в Бобруйск, стал председателем демократической земской управы, все преми помогал подпольщимам и партизанам. Не знал Одинец, что совсем недавно белополяки арестовывали Владимира Осиповича. Теперь одно слово «товарищ» было подобно паролю, по которому свои узнавали своих, верилось, что доктор Морзон выручит его.

Левон лежал один в крокотной палате. Тосковал в одиночестве, котелось поговорить — возможно, увал бы что-нябудь о своих, а видел он только санитарку, сестру, искусно делавшую перевязки, чтобы не причинить емоль; порой забетал доктор и радовался, что бедолага идет на поправку, что рубцы затягиваются отлично, а температура — блязка к поможањой.

 — А зайдет кто-нибудь посторонний, лежите с закрытыми глазами и не шевелитесь, — предупреждал Морзон.

моврам. Раза два наведывался в больницу поручик из полевой жавидармерии, интересовался, не сбежал ли подопытный большевик. Доктор бесстрастным голосом отвечал ему, что положение пациента безнадежное, что вдобавок к сыпия-ку и обмормению у него тяжслая форма пневмоняи. Он водил поручика в палату, поднимал оделю, демонстрировал забингованные культи и безнадежно макал рукой. В один из вечеров доктор зашел в полату, прикрыл дверы тихо сказаат:

Платон Федорович кланялся вам.

Одинец попытался встать.

— Тсс! — приложил палеп к усикам Морзон. — Ни о чм пе спрашивайте. Лучше слушайте. Сегодия ночью мы распрощаемся. Что бы с вами ни делали, молчите. Запомните, вы — труп, ну и ведите себя, как порядочный покойник, А дальше все будет превосходию.

Когда наступила ночь, во двор тихо въехала подвода и остановилась вовле морга. В палате появлитсь два санитара с носилками. Левову стало не по себе, что его в одном белье поволокут на мороз, что впереди какая-то неизвестность. Успоканвало только одно имя — Платон Фелорович.

Савитары натянули на него штаны и фуфайку, осторожно положили на носилки, сверху прикрыли простыней и понесли по узким больначным коридорам. Из соседних палат выглянули несколько больных, страдавших бессоннипей.

Что, обмороженный богу душу отдал? — спросил чернявый носатый дед.

Отмучился! — ответили санитары.

 Царство ему небесное, — перекрестилась женщина, закутанная в одеяло.

От топота и дверного скрипа попросыпались многие больные, они видели, как открывались двери «покойницкой», втаскивали носилки, как выходили оттуда сани-

тары.

Однако никто не видел, как другим ходом Платон Ревинский и Шолом Агал вынесли из морга Левона Одинца, уложили его на сани, укутали одеялами, прикрыли сверху кожухом и по темным переулкам и пустырям перебросили за переезд на квартиру старого железнодорожника Владимира Стрелле.

А поутру вся больница знала, что ночью умер обмо-

роженный комиссар.

В морге лежал труп искалеченного поездом человека с забинтованными культями, как у Одинца.

Партизан набилось в наждую хату полным-полно. Сушились свитки, онучи и рукавицы. В углах тускло поблескивали запотевшие стволы винтовок. Спали вповалку на полках, на печи, на полу, бредили и метались, командовали и всхлинывали спросонья.

Днем и ночью за селом ходили дозоры, а вокруг шумела заиндевевшая темная пуща. На дубах шелестела прошлогодняя листва, ветер гнал столбы снежной пыли, по самые крыши заметая обомшелые, покосившиеся

хатки.

В Грабье обитала одна голытьба, а у бедноты всегда просторно и найдется место путникам и ночлежникам. Вот пока что и обретались здесь оба рудобельских отряда. Грабьевские хозяйки сажали партизан за стол. ставили чугун бульбы, миску квашеной капусты или толченое льняное семя.

Как-то под вечер в хату, где жили командиры отрялов, пришел Роман Соловей, Пожалуй, не было такой шели, кула бы не проскользнул этот неугомонный лел. А апесь все пол боком, каждая стежка с летства знакома. Протопать из Хоромного в Грабье - булто из хаты в амбар проскочить. Не раздеваясь, сел на лавку, поглядел на Максима Левкова:

- Подворье твое, Максиме, дымом пошло. Возвратишься, отблагодари Фэльку Гатальского. Это он поносит. 17 Сергей Граховский

257

Старые твои прилепились в хуторе Якова Гошки. Так не бедуй, до весны перебыются. От горе, что богато людей позабирали заложниками и погнали в Бобруйскую крепость. Ульян Жинко и Рыгор Ковалевич не могли идти, так их тут же и порешили. А всех остальных, как баранов, повязали и шомполами погнали. Схватили и Левона Одинца. Он и так был еле душа в теле, так в Глусске, говорят, в конюшню бросили, чтобы от холола лошел,

Каждый расспращивал у Романа о своих, и он одних

утешал, пругим говорил горькую правлу.

- От расселись тут и не чуете, как вам запалню готовят. Окружить хотят и всех по одного накрыть. Так что не разевайте рот. За Смыковичской порогой особо гля-

- Лады, дядька Роман, не проспим. А вам, может, спокойнее было бы с нами остаться? И Марылю сюда б забрали. Шляхта ж, она, один черт, жизни не даст.

- Так вы ж, я думаю, не век тут отсиживаться бупете, придете и нас спасать? Только сил соберите поболе. А так не устоите. Их там знаете сколько?

Ну? — подался вперед Левков.

Как мух на палали.

Роман закинул за плечи берестяной короб, натянул облезлый треvx и потопал.

Партизаны заняли все дороги, установили за селом трофейные пулеметы и ложилались ночи. Мороз три шкуры прад. Вокруг луны расплылся большой белый круг. высыпали яркие звезды, с деревьев свисали длинные голубые бороды. Было слышно, как срывались с веток и папали пухлые комья снега, как потрескивали сучья.

Взвол Тимоха Вололько притаился пол заснеженными кустами. Хлоппы всматривались в поблескивающую лесную дорогу, перерезанную черными тенями елок, прислушивались к каждому шороху стылой до звона ночи.

Где-то далеко, словно кто-то крахмал в пальцах перетирал, заскрипела дорога. Звуки приближались и становились отчетливее.

На повороте показалась лошадь, запряженная в возок с соломой. На нем сидели три человека, четвертый семенил с вожжами в руках. Когда фурманка поравнялась с партизанской засадой, хлопцы неожиданно выскочили изза кустов. Трое мигом вылетели из возка и бросились в лес. Кто-то лязгнул затвором.

Не стрелять! — прохрипел взводный. — Догоняйте и

берите как придется, только без огня!

Человек шесть рванулись за беглецами. Только трещали сучья да сыпался свег с ветвей. К вознице подбежал бывший моряк Зенон Рогович:

— Что везешь?

Неказистый шляхтюк весь дрожал, даже плюгавенькая козлиная бородка вздрагивала.

 А, братоцек, а родненький, не ведаю. Сами они нагружали. Под соломой, казецца, сто-то есть. Всевышний видит, я не виноват, силком погнали...

 Небось мужика на такое дело не взяли, шершень поганый! — вгонял в ужас шляхтюка Тимох Володько и перевернул возок с соломой.

На свег выпали свернувшиеся, как ужи, пулеметные ленты и два тупорылых пулемета. Хлопцы тотчас же оттащили их и замаскировали по обеим сторонам дороги. Аккуратиенько убрали солому, чтоб и следа не было.

 Ты вот что, пока цел, садись и не оглядываясь гони в Грабье. Спросят наши, скажи все, как было.

Шляхич вскочил на сани, стегнул вожжами заиндевелого коня и понесся по дороге, аж снег из-под копыт летел.
В лесу прогремел выстрел, потом другой. Наверное,

отстреливались легионеры, убежавшие в лес. Глухим эхом отозвались выстрелы в разных концах пущи.

 Ну, началось. Чуешь, в клещи берут! — сказал Тимох Володько Роговичу.

 — А нехай выкусят! — взорвался матрос. На нем изпод кожушка выглядывала полосатая тельняшка, а черные флотские клеши свисали над короткими голенищами старых подшитых валенок.

Верхом прискакал молодой, тоненький, как прутик, Амельян Падута и передал приказ Левкова: «В бой не ввязываться. Отрядам отходить на Паричи. Оставить заслоны по шесть человек. Пулеметам прикрыть отход!»

Вместе с добровольцами охранять дорогу остался мо-

Бой разгорелся только после полуночи, когда основные силы партизан отошли достаточно далеко по лесным стенкам.

Как только из-за поворота появились жолнеры, Рогович резанул по ним длинной очередью, поводя из стороны

в сторону короткое рыльце «максима». Месяц затянуло облаками, теня расплылись. Теперь те и другие стреляли втемную. Партизанский заслои не очень горопился отходить, а белополяки не слишком наседали: воевать со стариками и бабами было проще и безопаснее, чем соваться под партизанские пулк.

Пулеметы заливались слева и справа от Роговича. пулеметы заливались слева и справа от Роговича, жить село. Кабы не подоспел старый Соловей, так и накрыли бы оба отряда. А теперь не догонят, да они и не очень раугон догонять.

Партизанские заслоны не спеша отходили в лес. Паль-

ба утихала, пока не прекратилась совсем.

Рудобельские партизаны лесами шли на Паричи, а так ва Береанной, уже стола Краспая Армия. На еспомощь и наделянсь рудобельцы: патроны были на исходе, не кватало винтовок, да и людей было пеботато. А белополяни только в Рудобелых принтали полторы тысячи солдат, принатили пушки и штук традцать пулеметов. Вот и попробуй их одолей. Принивули комалдиры: выхода нет, надо на зиму пробиваться за Береаниу.

Шля по глубокому спету, мороз обжитал носы и щеки, они чернели в облезали, распухаля от холода пальцы, заедали вши, голод подтигивал животы и раскручивал перед глазами взекадную наруесаь. А партиваны, песмотря и и что, двигались вперед, надеясь отдышаться за линией фронги, набраться свля, вооружиться и, как только сойдет спет, ударить по легионерам и навсегда очистить свою водость.

Максим Левков остановился, обождал фурманку, на комотканым платком, поселела от инея.

 Ты, случаем, Параска, не знаешь, где наш ревкомовский стяг? — спросил Максим.

 — А чего ж не знать? Здесь он. — И она провела рукавицей по высокой груди.

Левков ухмыльнулся:

— А я подумал, что ты на пустой похлебке так раздалась. Ну, молодец. Береги, скоро понадобится.

За Березиной оба отряда влились в 8-ю дивизию Шестнадцатой армии.

Партизаны отпарились в армейских банях, подлатались, обулись кое-как в военных каптерках, примастерили к шанкам красные звездочки, оделись в гимнастерки. Коекто обзавелся шинелью, всех зачислими ва красиоармейское довольствие. Вместе с краспоармейцами рудобельцы стояли в обороне, ходяли в разведку, порой валетали ва соседние гимны и настеруяки. Параска, прикидывансь то беженкой, то ворожеей, добиралась аж до рудобельских хуторов. Одилажды и до Бобруйска добралась. Верпулась, а земляков радовать было вечен: всех рудобельских заложников «канарейки» расстреляли в крепости.

Слезы смешивались с жгучим гневом, с неутолимой жаждой мстить за смерть и муки, только бы вернуться домой, вызволить родных и близких от шомпола и плети.

Партизаны ждали весны.

А в волости разгулялась шляхта. Люди смотрели и говорили: «Вабеснась свора перед потябелью». В мясоед в каждом застенке втрали такие свадьбы, что аж дым коромыслом. По три дия пили и ели, «до помращены гловы» пласали мазурки и падекатры. На масленицу с гиваньем и свистом в легких саночках, обинвшись с познащами и илхими уланами, раскатывались раскрасневщием шляхтини, Опи специально приезжали в Карпиловку пофорсить перед жмужицким біддюм». Хоти и не умели, но старались разговаривать «по-польскему». Шуляки уже назвавли себя шуляковскими, Шпаки — шпаковскими. Шепелявые шляжтючата уже старательно шпаряли стишок:

- Кто ты естэсь?
  Поляк малы.
- Яки знак твой?
  Ожел бя́лый.

Пусть бы забавлялись своим «паньством», пусть бы казика Ермолицкого и Плышевского, навились в полициавты, гарпевали по селам вслед за Смальцем, полосовали шомполами близкую и дальною нартиванскую родино, выгребали из хат все до крошки. Вынюхивали, выискивали, чыю бы еще душу продать пану комещанту.

С хаты Романа Соловья шляхтюки не спускали глаз: зналя, что старик наведывается к партизанам, может, и за фронтом бывает. На день-два притащится домой, отощавщий, помятый весь, повернется и опять исчезнет на несколько недель. Давно куда-то пропала и его Марылька. В каге одна Ганна управляется. День и ночь топчется и молчит: пикому не жалится, ни с кем не заговорит — одна и одна.

Сколько раз приходил к ней полициант Сымон Говоровский, то угрозами, то лаской допытывался, куда дед поперался. А Ганна только руками развелет:

Не иначе, помоложе пошел искать.

Полициант стеганет плетью по голенищу да как гаркнет:

— Ты мне не выскаляйся! Правду говори!

 Ей-же-боженька, Сымонка, полаялись. И кабы за что было? Эт, так, за драный мех, а в меху смех. Так же разошелся и в белый свет подался, старый дурень.

Куда подался? — допытывался Говоровский.

— Так же разве сказал? Свет великий, куда-то ж потянулся.

— A почка гле?

Была у собаки хата, а у меня дочка... Выросла, разумная стала, мачеха ей никак не угодит. Может, к теткам пошла или служить нанялась в какой пвор.

Как ни старавась Ганца, а Говоровский мало верил ой: все шпионал, вынюхивал. Это оп прожужжал жандармом упия, что Соловей награбля палского добра, и теперь его старая роскописствует, а сам в «баждиты» подался. Налетела жандармерын в уботуро Романову хату, стала все переворачивать вверх ноглами, вытряхивать на сундука юбия, кофты, холщовые бабы рубахи. Ижандармы стояли в дверах, а Сымон так все перетряхивал, что аж вспотел. Ганна, сложив руки, сдидал у оква и не шевелилась. Ей почудялось, что что-то мелькиуло во дворе. Взгланула и чуть не сполага со ставим, опемела на какоетом изовение, потемнело в главах: она увядела Марыльку. Войдет в хату — и пропала. Неужто не догадается? Под навесом же жаядармские рысаки стоят. «Дай, боже, ей разум». — порошентая старуха.

Кого проклинаеть, старая ведьма? — услыхал те-

пот Говоровский.

 Да нет, благодарствую, что обноски мои перетрлесещь, а то самой шикак не выпадало, — спокойно отвечала Ганна, а сердце у нее дрожало как осиновый лист. Опа прислушивалась, не стукнет ли щеколда, не откроется ли дверь. Откроется. — значит, потибель: А Сымон поотдирал доски на полу, перевернул решето с перьями, осерчал и двинул в него сапогом. Пух разлетелся по хате, обленил его суконную поддевку, пристал к жандаюмской шинели. Жандарм отдувался и отмахи-

вался от пуха, как от летней мошкары.

Сымон матюкиулся и вышел в сени. Следом потащились жанадрым. «Ну, геперь концыв!» — подумала Ганна. Но в сенях и на подворье было тихо. Дверь из хаты полицианты броским настемъ. Ганна перевалияа через порог, и вруг рядом хласетнул выстрел. Старан так и присела, а по ушам резанул поросичий ввят. Нотом вытерелили еще раз, и вес стихло. Ганна схватилась за ушак, подивлась и еле выполала из сеней. Сымон вытаскивал из жлева окрозваленного подсвинка и волок на сани. Из гумна вынес три мешка жита и взвалил туда же.

Ганна, опустив руки, прислонилась к стене. Она ни о чем не жалела, потому что ждала жандармов со дня на день и смирилась с мыслью о худшем. Одно ве давало ей покол: «Тде ж Марылька?»

Когда выезжали со двора, Сымон помахал пистолетом и пригрозил:

Все одно найдем, пся крев!

Ганна затворила пустой хлев, замкнула гумно, ходила и все озиралась, но вдруг услыхала, как кто-то шепчет:

Мама, не бойтесь, это я.

 — А божечка, божечка, смилостивился-таки. Где ж ты, дочушка?

Йдите, я зараз, — послышалось из-под корчей, сло-

женных под навесом.

Скоро Марылька вбежала в хату. Женщины крепко обнялись и заплакали.

 Это ж шла папу предупредить, чтобы из дому подавался, и нарвалась на иродов. Гляжу, бежать некуда, так я под корчи забилась.

— Что ж, дочушка, делать будем?

Уйдем, пока не поздно. Все одно жить не дадут.
 А придут наши, тогда вернемся. Вы идите в Залесье к родне, а у меня своя дорога.

Когда стемнело, женщины заколотили дверь и пошли кажлая своей порогой.

Ранней весной, когда подсохла земля, распушились вербы и зативъкали синицы в оживших рощах, Роман Соловей с партизанских хуторов, где он мыказся всю зиму, отправился проведать Ганну. Шел он опушкой возле самого Хоромитог, и захотелось ватлянуть на свое подворье, что там осталось от хозяйства, цела ли хата. Кам раз была страства суббота, каждый собирался правленовать, пекли пасхи, красали яйца, а многие, наверное, уже отправились в церковь к всенощной. Кому он теперь нужен? Пропымытиет задами, ваглянет и дай бот ноги.

А вышло, что «у ката няма свята» <sup>1</sup>. Только занес ногу чеоез передав. а перед ним как из-пол земли — Сымон

Говоровский.

 Ни с места, большевистская морда! — прохрипел он, вытаскивая из кобуры наган.

 А-а-а, Сымон, — спокойно отвечал Соловей. — Я ж думал, тебя хозяева хоть в божий день с цепи не спускают, только, выходит, ты мою хату и в Христово воскресенье сторожищь.

Тебя, гада, от самой зимы сторожу.

 — А чего меня сторожить? Я не золото, никто не позарится. Ты бы лучше свою шкуру поберег. Ой, давно по ней осина плачет!

 Мильч, пся маты! — гаркнул Сымон и двинул старику дулом нагана между лопаток. — Марш в жандармерию, там поговоришь.

— Ты бы хоть пополудновал, а то до Хвойни дорога дальняя, отощевшь, язбави боже, — спокойно язвил Роман над толстым криворотым полициантом. А Сымона передергивало от злости, он толкал деда взашей и рычал. Он не повел его улицей, а приказал адти задами к дороге на Хвойню. Там была жандармерия и стоял гарнизоп, а в Рудобелке белополяки почему-то не захотели или не отважились босноваться.

До Хвойни вск дорога — лесом. Мокрая, скользкая, с мутными зулами, обомпешми выворотнями, меліким ельником по обе стороны. Все живое валивалось соком, распрямаялось, васенела, вость от должно было запуметь буйным весенным цетеннем. Перепрытивали с ветки на ветку плозиы. Ауагал шинигу довкий втаку довку поста у поста до до-

У палача и праздника нет (бел.).

Роман глядел, слушал, принюхивался к запахам клейких почек, весенней талой водна смолистого духа. «Неужто больше не увяжу, не услышу, не пройду по этой дороге? Самого потянуло в капкав. И вадо ж было Сколу цельм и невредямым, а тут на тебе, дома, у своей хаты, вател в силок. Этот иуда не попадит, не одумается, а я ж его на свою голову когда-то из помыны вытащил. Выходит, подтолянуть вадо было. Каба это ведал Маленьким был. Кто ж мог подумать, что из того губастого сопляка такой живорев выводстет».

И долго ты меня провожать будешь? Га, Сымоне?

Иди, иди! — огрызнулся полициант.

 Вернулся б себе до дому, завтра ж великдень, разговелся б, как пюди, и я, быть может, освященного яйца попробовал. А после и забрал бы, коли тебе, крестничек, так неймется.

 Мильч, старый галган! — рявкнул Сымон. — Ишь ты, в родню набивается. — И он передразнил: — «Крестничек»!

 — А то нет! Забыл разве, как из проруби тебя выволок? От и до сих пор землю по моей милости топчешь.
 Кабы ведал, что из тебя выйдет, колом подтолкнул бы и придержать не поленился бы.

Сымон взбеленился, словно его шилом пырнули.

— Ах ты большевистская морда! — взвиятну ло и так двинул Романа в синку, тот от еле удержался на ногах, уцепился за молоденькую рябинку, повернулся назад и ринулся на сымова. Хотел выбить у того ревользер, Только не было уже у Романа былой споровки. Го-воровский отпрытнул в сторову, вскинул наган. Старик отбежал и только успел крикнуть: «Подожди!» — как Сымон нажал курок. Вспорянула с вотою дрозды, завялся и произвительно закричал воров. По лесу прокатилось глухое эхо.

Роман споткнулся возле обомшелой трухлявой колоды и медленно осел на землю. Говоровский так и остался стоять с поднятым наганом. Ему казалось, что старик прыкидывается, упал понарошку и ждет, когда он прибли-

Вставай, старая падла! — крикнул издалека Сы-

Роман не шевелился.

— Поднимайся, слышншь? — Сымон осторожно начал подрядываться к колоде. Остановялся шага за два, при слушался — не слышно, чтобы дышал, Изборожкренная глубокним шрамами морщин шех побелела как бумага; пожелтела и обессинела отброшенная назад рука. На чуть пробившейся травке Сымон увядел кровь.

Он расстегнул френч, повернулся и побежал. Отойдя еще раза два оглянулся. В лесу было тихо, Только тинька-

ли птицы да снова стучал по елке дятел.

Как раз в эту ночь, когда в каждой церкви правили всенецикую, рудобельские партизаны переправлялись через Березину в родные леса. Обмуацированные 8-й дивизей, вооруженные винтовками и пулеметами, они теперь были скорее похожи на регулярную часть. У каждого даже был свой документ — кусочек картона величиюй со спичечную коробку. На нем — круглая печать штаба дивизин и надпись: «Партизан тыла».

Документы выдали перед самой отправкой через линию фронта, чтобы случаем не задержали краслоармейские части, стоявшие у Березины. В самом глухом месте красноармейцы переправили партизаван на челнах и на небольшом плоту. Только что сошел лед. Гудела большая вода, от реки тлиуло холодом, а темень — хоть глаз коли. Такая почь как раз и была партизанам на руку. Возврашалось их человек сто пятьцесят, молодые остались в

8-й дивизии. Когда записывались добровольцами, говорили своим: «Все одно, с какого бока ягомостей бить: вы оттуда, а мы — отсюда, как раз дома и встренемся». А белополяки радовались, что с рождества не слышно

овлю на Рудованис, то с рождества не слашно было на Рудобаньщие партизан: части отвели под Бобруйск, а здесь оставили только гмину, несколько полищейских пастерунков и полевую жандармерию. Раскаживали победителями и хозневами. Им не снилось даже, что как раз на веснощную отряды Максима Левкова, Андрея Путято и Игната Жинко возвращались в дремучую пушу и обосновывались в лесных буданах. Партизанарубили еловые ланки, мастерили из них постели, ватыкали щели мхом. Левков появблюдал, как по-хозяйски управлиются холицы возал буданов, и разозалися;

— А не зимовать ли тут собираетесь? Бросайте дурную работу! Ночи две поночуем, осмотримся, ударим по волости, выкурим поляков и — до дому. И то правда, — соглашались клопцы и оправдывались: — Коли ж руки без работы чешутся.

У маленького будана в чугунном казане Параска варила похлебку из пшена. На необструганном древке, прибитом к будану, висел слегка вылинявший ревкомовский стят. Женщина перехватила веселый ватляд командира.

- Сушу, а выглажу уже дома. Скоро же над воло-

стью вывесим.

- Скоро, Параска. И теперь навсегда. Не сегоднязавтра Красная Армия ударит по всему фронту, а здесь мы поможем. Так что скоро и детей обнимешь.
- Дай же боже. Подросли, видать, за зиму. Узнают ли?

- Гле ж они теперь?

 У матери на футоре маются. Бульба есть, так чего им бедовать? А сердце все же ноет. Только 6 здоровенькими были.

Параска тосковала по детям, по своей хате и думала, думала про Александра Соловья. Это он перевернул всю ее жизнь. Кажется, кликнул бы—в огонь за ним бросилась.

Она тихо вајыхала и порой даже молилась за него. На другой день пасхи партиванские разведчики узнали, что кто-то застрелия старого Романа и он до сих пор лежит у дороги. Ночью отряд Андрея Путато окружил Хвойию. Неслышно сивли часовых, и за канки-нибудь полчаса от жандармерии и пастерунна ничего не осталось. Двеков в туже вочь заматил Рудобъльскую волость, а Игнат Жинко со своим отрядом выбил вавод легиоперов на миения.

В середине мая 1920 года в волости уже не осталось им одного окаупанта. Партиваны перешли Птичь, боп гремели между Затишьем и Романовом, а через Поречье на помощь партизанам шла Краспая Армия. Она пачала наступление по всему фронту. Дрогнуло, закачалось и сдвигулось, как весениям льдина, вооруженное, обмундтрованное и откормленное Антантой войско. Опо оставляло белорусские местечии и села, города и городки. Легпонери врывались в хаты, хватали все, что может пригодиться в дороге, — горшочки с медом, сало, масло, яйца. Отступая, раврушали мосты. Они болянсь лесиях дорог: беревянки и ельники палили по окнупантам — партизаны отбивали облам с награбленым мобром.

Конница и двуколки мчались напрямик по густому колосящемуся житу: так было безопаспее. Тлятулись черные дороги в васнемо ряжаном море — вбитые в землю стебли силились и не могли подняться, их снова и снова топтали копыта уланских лошадей, кованые колеса обозов и сапоти пехоты.

Хлеборобы смотрели на все в немом отчаянии. Тот, чьи полоски попадали пол копыта и колеса, сразу стано-

вился нишим.

Над большаками и полями подымались густые пыльные облака, пебосвод затягивало дымом далеких и близких пожаров — пылсучики вымещали элость на соломенных крышах убогих хатенок и обомшелых хлевушках. В эной они пылали, бугот свечки.

С каждым дием легионерам приходилось ускорты паг: Краспан Армия гвала их по всему фронгу — от Днепра до Припяти. Были освобождены Слудк, Бобруйск, Оспловичи, Мозырь. В июле швлоудчики оставили Минск. А вдогонку песлась краспозведнала лава: «Ура Даешь

Варшаву!»

Упрямо шагала пропименная и пропотевшая пехота:

— упрямо шагала пропименная и пропотевшая пехота:

большакам Беларуси. Села угощали бойдов хлебом и квасом, черникой и огурцами. Подтигивались роты и вваюды, напритагились колючие, дави оне бритые кадыки, и над полевыми просторами, над потоптанным житом летела похощявл несня.

Освобождены Новогрудок, Волковысск, Гродно. Белосток встретил краспых бойцов хлебом-солью. Председатель Временного революционного комитета Польши Юлиан Мархлевский горячо приветствовал краспые полки. «Не для того вступают в Польшу наши русские братка, чтобы ее завосвывать, — говорил он. — Нынешнюю войку им навизало польское правительство. Они сражаются прежде всего за мир для себя, ибо только мир даст им возможность возвратиться домой, даст возможность строить потум жизнък.

С конным корпусом Гая по дорогам Польши ехал и комбат Алексапир Соловей. Он радовался, что идут последние бом, что к осени эти мамученыме войной хлопцы возвратится в свои села, возьмутся за плуги и лукошки с верпом. Придет до дому и ов. Давно уже осточертело натупать и отступать в отступать и отступать отступать отступать отступать и отсту

столько лет воевать. А пока что... пока что надо первому бросаться в атаку, пробираться во вражеский тыл, ходить в развецку. Его видели в гуще самых горячих схваток, он не столько приказывал, сколько вел людей за собой.

Чем глубже втягивалась Красная Армия в Польшу, тем тяжелее становились бои. Пилсупский мобилизовал всех способных носить оружие. Антанта дала это оружие и во главе польской армии поставила опытного французского генерала Вейгана.

Красные полки в каждом бою несли тяжелые потери. Обозы с боеприпасами и продовольствием отстали в пальних тылах. Уже были видны огни Варшавы, а Пилсудский слад в бой все новые и новые силы. На Висле части Красной Армии вытянулись в тоненькую цепочку, не имели резервов, не успели закрепить занятые рубежи, И, не выпержав натиска превосходящих сил. Красная Армия отступила.

Осенью в ревком принесли заклеенный хлебным мякишем конверт. Химическим карандашом на нем было написано: «Рупобелка. Бобруйского уезда. Роману Соловью».

С весны Романа не было на свете. Ганна перебралась к своей родне в Залесье, как в воду канула и Марыля. Олни говорили, что и ее вместе с отном застрелил Сымон Говоровский, другие — что убили возле Березовки. А тол-ком никто ничего не знал. Отдавать письмо было некому. Повертел его в руках новый председатель Игнат Жинко.

Кому же отлать? — спросил у секретаря Карпа Жу-

леги.

 Кому ты отдашь? Распечатай, да и почитаем, предложил Працеза. - может, что про Александра дознаемся. Сколько уж времени прошло - ни слуху ни духу...

Игнат разорвал конверт. На плотной желтой бумаге бойким почерком с писарскими завитушками было написано:

«Уважаемый пялька Роман Соловей!

Письмо пущено 29/VIII 1920 года. Пищет Вам товарищ Вашего сына, командир роты 472-го полка Степан Герасимович.

Мы с Александром Романовичем служили в Бобруйском караульном батальоне, вместе были Смоленске, били белые банды у Освеи и Режицы. с корпусом товарища Гая наступали на Варшаву. Про отвату нашего командира Александра Романо-

вича знает весь корпус.

Утром 15 августа товарищ Соловей А. Р. и еще шесть конников принкрывали обоз ,с раневыми бойцами. На них налетел целый взвод улап, и завизался перавный бой. Долго сражались краспоармейцы. Девять улап они положили, но справиться со всеми не хватило сил. Когда погибия товарищи, Александр Романович отбивался одив. Уланы морумили его и порубали нашего командира. Даже коня его порубали.

Александра Романовича мы схоронили в молодом сосияке возле местечка Кольво. Это аж по ту сторону Немана. На могиле поставили березовый столбик и написали имя и фамилию.

Не убивайтесь, дорогой дядька Роман. За смерть товарища Соловья мы отомстим мировому капи-

Низкий поклон от всех боевых друзей Вашего

Комроты С. Герасимович».

Письмо выпало из Игнатовых рук. Он молча опустил голову. Кто-то тяжело вздохнул:

- И такого человека смерть не пощадила!

— Не смерть, а вороги наши, чтоб их перун побил! У порога Гэля держала на руках черноокого хлопчика в полотияном чепчике. По ее лицу текли слезы. Заголосила Параска и выскочила из волости.

Над крыльцом трепетал слегка вылинявший за лето тот самый алый стяг, который когда-то Александр принес в солнатком мещье.

Нізко над пильным полем повисло багряное солице. Борозды блестели жирной, перевернутой шлугом землей. Ничего не види перед собой, Параска узкой межой помчалась за село. Жесткие сухие будяки хлестали по ногам, слезы и солище слепния глаза.

По мяткой нашие ровной цепочкой шло человек двадцать сеятелей, без шапок, в чистых полотивных рубахах. Опи споро взмахивали руками, и зерва, словно капли золотого дождя, падали на землю. Казалось, сеятели идт в мерцающем круге огромного солица. Следом в розоватой имли колыхались силуэты бороновальщиков. Параска подбежала к своему Васильку. Маленький запиленный мужичок в холщовых штанишках еле посиевал за лошадью. Параска хотела вытереть слезы, по только размазала их по цекам.

- Ты чего, мама?
- Прибежала поглядеть, как ты здесь управляешься.
   А чего ж плакала?
- От радости, сынок. Глянь, земли сколько у нас теперь. Свободу завоевали, и ты уже работником стал.
- А никто ее больше не отнимет? погоняя коня, спосил Василек.
- А ты разве отдашь кому? шагая рядом с сыном, сказала Параска.

Василек помолчал.

Кто ж это отдаст?

Параска улыбнулась, взяла вожжи из рук сына. Когла зашло солнце, коммунары посеяли жито.

## Граховский С. И.

Г78 Рудобельская республика. Док. повесть, Пер. с бел. М., Воениздат, 1976.

271 c.

Γ 70303-001 068(02)-76 163-76

С(Бел.)2

Сергей Иванович Граховский РУПОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУВЛИКА

Репактор Бенке С. П. Художественный редактор Поляков Е. В. Художинк Кутилов Н. К. Текнический редактор Коновалова Е. К. Корректор Михайлина С. З.

Сдано в набор 19.4.75. Г-70584 Подписано а печать 24.9.75. Формат 84×108/гг Печ. л. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Усл. печ. л. 14.289. Уч. над. л. 14.692 Бумага тип. № 2 Тираж 100,000 Цена 57 к. UJAJ. № 4/1275 Зак. 1174

Воениздат, 103160, Москаа, K-160 1-я типографин Воениздата-103006, Москаа, K-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3





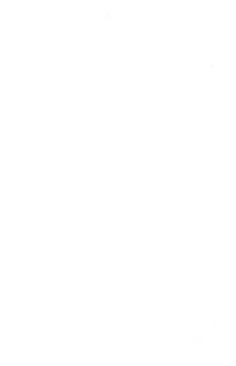

Цена 57 коп,

